

WM 496

МУ9425-Н. Н. СЕРГІЕВСКІЙ. 17460

13/6

# BADUCKU DABHHUKA.

два съ половиной мъсяца въ плъну у нъмцевъ.

съ иллюстраціями.

ПЕТРОГРАДЪ. Изданіе журнала "НАША СТАРИНА". 1915.

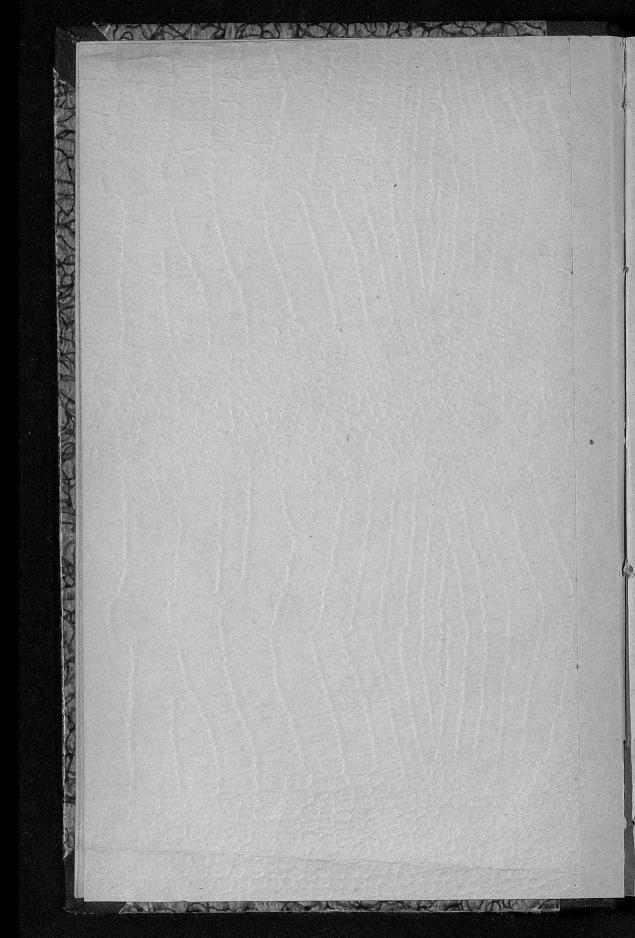

not.

K449

Н. Н. Сергіевскій.

## ЗАПИСКИ ПЛЪННИКА.

Два съ половиной мъсяца въ плъну у нъмцевъ.

643/3

ПЕТРОГРАДЪ.
Изданіе журнала "НАША СТАРІЛІА".
1015

## BAILMOKN HURHANKA.

RECENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE CHARLES



Типографія "Сельскаго 🐞 Въстника", Мойка, 32.

## Вмѣсто предисловія,

"Разсказъ о бъдствіи, постигшемъ въ 1854 г. семейства князей Орбеліани и Чавчавадзе, есть не что иное, какъ яркая картина тъхъ послъдствій, которыми всегда сопровождаются временныя торжества всякаго невъжества надъ просвъщеніемъ"...—писали мы во вступленіи къ "невымышленной повъсти" г. Вердеревскаго "Въ плъну у Шамиля", напечатанной въ книжкахъ нашего журнала въ минувшемъ году \*).

Писали мы это въ іюнъ мъсяць. Тогда призракъ войны еще не виталъ надъ Европой. Обстоятельства плъненія беззащитныхъ мирныхъ людей горцами, жизнь княгинь въ плѣну, лишенія, ими въ пл'єну испытанныя, —казались намъ, современнымъ людямъ культуры, страшнымъ сномъ. Казалось, подобныя явленія, возможныя лишь въ давно прошедшія времена у дикихъ жителей горъ, ушли и никогда не повторятся въ наше культурное время. И вотъ, не успъла разразиться война, какъ мы стали свидътелями еще большихъ жестокостей, которымъ подвергали мирныхъ, беззащитныхъ, больныхъ людей нѣмцы, гордящіеся пресловутой своей культурой. И это тоже — "не что иное, какъ яркая картина тъхъ послъдствій, которыми всегда сопровождаются временныя торжества невѣжества надъ просвѣщеніемъ"... Война доказала, что нѣмцы, гордящіеся своей культурой и им вющіе, въ самомъ дъль, основаніе гордиться культурой внѣшняго порядка жизни, -- по скольку дъло касается внутреннихъ духовныхъ сторонъ жизни, оказались совершенными дикарями. Золотое время расцвъта духовной жизни Германіи ушло и врядъ ли вернется. "Порядокъ вещь хорошая, — сказалъ когда-то Ж. Ж. Руссо, но съ нимъ надо обращаться осторожно: въдь порядокъ есть и на кладбищахъ". И такой безжизненный порядокъ, образцово заведенный у нъмцевъ, и погубилъ всю ихъ культуру духа. Мы же богаты именно тѣми свойствами чисто-русскихъ души и сердца, которыя служатъ залогомъ богатой культуры духовной, а культура внъшняя у насъ не за горами. Въ культуръ духовной-мощь народа, культура внъшняя — лишь придатокъ къ первой. Для счастья жизни

<sup>\*)</sup> Журналъ "Наша Старина". 1914 г. №№ 6—12.

первая куда важнъе. Нъмцы, погубивъ первую, увлеклись второй, и вотъ именно въ этомъ смыслъ многія современныя событія и являются слъдствіемъ "временнаго торжества не-

въжества надъ просвъщеніемъ".

Въ параллель "невымышленной повъсти" объ испытаніяхъ, пережитыхъ мирными людьми, захваченными три четверти въка тому назадъ въ плънъ дикими горцами, я изложу свою невымышленную повъсть объ испытаніяхъ, пережитыхъ въ плъну у культурныхъ варваровъ захваченными ими въ плѣнъ мирными, беззащитными, больными людьми, женщинами и дътьми. Дневникъ звърствъ, чинимыхъ нъмцами надъ русскими людьми, богатъ вопіющими фактами. Лично мнъ наблюдать проявленій крайнихъ звърствъ не приходилось. Слышалъ я о нихъ въ бытность въ Германіи не мало, но я не буду передавать непровъренныхъ фактовъ. Я вкратцѣ изложу вполнѣ объективно то лишь, что мнѣ лично пришлось пережить, чему пришлось быть свидътелемъ или чему у меня были вполнъ точныя доказательства, и этихъ скромныхъ фактовъ уже будетъ достаточно для характеристики нравовъ культурныхъ варваровъ. Конечно, факты эти блъднъютъ въ сравненіи съ ужасами войны. Но тамъ война съ ея крайностями, а тутъ глумленіе и издъвательство надъ мирными людьми. жин страцивить споиз.

заленія, возможныя лишь въ Давно прошедния времена у диникъ жителей торы, ушлы и никогиа не повторятся въ маше

## чава выполня в невы Передъ грозой. В На вывода воночтавля

Когда, въ концѣ іюня мѣсяца, я направился за границу— въ Лейпцигъ на его всемірную международную выставку книжной промышленности, печатнаго дѣла и графическихъ искусствъ, сильно привлекавшую меня, и потомъ въ Швейцарію, чтобы полѣчиться,—ничто, казалось, не предвѣщало близости готовой бурно вспыхнуть міровой военной грозы. Правда, общественная и политическая мысль Европы была смущена недавнимъ убійствомъ австрійскаго эрцгерцога и тѣмъ значеніемъ, какое приписывалось этому событію злонамѣренной Австріей, но крѣпко вѣрилось, что миролюбіе Русскаго Государя и на сей разъ восторжествуетъ надъ воинственной враждебностью хищно настроенной злокозненной Австріи, давно готовой воспользоваться первымъ предлогомъ, чтобъ безразсудно забряцать оружіемъ.

Въ Германіи жизнь, казалось, шла обычнымъ размъреннымъ машиннымъ темпомъ. Дъловой торговый Берлинъ съ его нервной суетливой уличной жизнью кипълъ, какъ котелъ, поглощалъ ежедневно сотни новыхъ пріъзжихъ русскихъ, основательно прополаскивалъ въ своемъ торговомъ котлъ карманы довърчивыхъ туристовъ, охочихъ до пресловутой

берлинской дешевки, и, изрядно пообчистивъ карманы нашихъ добродушныхъ простаковъ, направлялъ ихъ тысячами, для окончательной чистки, далье на свои теплыя воды, до которыхъ мы, на наше несчастье, были издавна такъ падки.

Послъ несносной суеты "Гросъ-Берлина" съ его назойливо выказывающимися въ каждомъ проявленіи жизни торгашескими инстинктами, мелочностью, тупымъ чванливымъ себялюбіемъ насквозь пропахнувшихъ пивомъ и сигарами берлинцевъ, отрадно было отдохнуть, на пути въ Лейпцигъ, въ тихомъ саксонскомъ Дрезденъ съ его картинными галлереями, гдъ въчная красота искусства старыхъ мастеровъ поглощала безпокойныя житейскія мысли, заставляла забывать всякую политику австрійцевь и нъмцевъ,

ласкала и умиротворяла душу.

Въ Лейпцигъ тоже было не до политики. Обычно тихій городокъ кипълъ въ эту пору повышенной жизнью: всемірная выставка привлекала сотни тысячъ прітьзжихъ. Изумительный интересъ, который представляла эта выставка, показавшая чудеса прогресса современнаго искусства всъхъ странъ и народовъ въ области печатнаго дъла, въ этой области высшаго проявленія культурнаго человізческаго генія; окончательно отвлекалъ мысль отъ назръвавшихъ политическихъ событій. И думать не хотълось о войнъ предълицомъ этой картины торжества духовной мощи человъка, картины его огромныхъ мирныхъ завоеваній въ области духовной культуры, на сгражь мира которой, казалось, стояль высившійся возлів выставки, воздвигнутый годомъ раніве знаменитый памятникъ "Битвы народовъ", памятникъ величію русскаго народа, сто лътъ тому назадъ пролившаго кровь сотенъ тысячъ своихъ сыновъ ради мира всей Европы.

Изъ Лейпцига я перекинулся въ Кельнъ на его тогда только что открывшуюся выставку общетехническаго дъла. Настроеніе газетъ нъмецкихъ и французскихъ становилось тревожнъе. Въ вагонъ, на пароходъ, въ городъ все чаще слышались толки о возможности сербо-австрійской войны. Высказывались тревожныя опасенія, но высказывались и ободряющія недежды. Роковая въсть объ объявленіи Австріей Сербіи войны застигла меня въ пути по Рейну. Какъ ни чревато было это событіе политическими послъдствіями, настойчиво успокаивала мысль, что безразсудная Австрія одумается, не ръшится довести дъло до международнаго пожара. Возможность общеевропейской войны казалась чудо-

Въ Швейцаріи, въ маленькомъ лѣчебномъ мѣстечкѣ Рагацъ, гдъ я предполагалъ полъчиться съ мъсяцъ, въ сообщеніяхъ мъстныхъ швейцарскихъ газетъ, весьма различно настроенныхъ по отношенію къ Россіи и Германіи, разобраться было трудно. Осторожные телеграфные запросы о дъйствительномъ положение политическихъ дълъ, посланные знакомымъ въ Петроградъ, остались безъ отвъта. Сожители по гостинницъ получали съ родины-изъ Франціи и Германіи разноръчивыя свъдънія. Подъ вліяніемъ ихъ, одни торопились покинуть Рагацъ, другіе продолжали мирно лѣчиться, успокоенные, какъ и я, газетными извъстіями объ искреннихъ стараніяхъ Россіи спасти міръ отъ надвигавшейся бранной бъды. Вообще же мысль о возможности всеобщаго несчастія настолько захватывала всь остальныя мысли, что соображенія о личной безопасности какъ-то отходили на задній планъ. И казалось, что въ возможности возратиться на родину сомнъній быть не можетъ, либо черезъ Италію, куда я послъ лъченія намъревался проъхать, либо даже черезъ Германію: мысль, что меня съ женой, людей мирныхъ, возращающихся съ курорта нъмцы могутъ взять въ плънъи въ голову не приходила. Но человъкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

Памятенъ мнѣ день 17-го іюля. Послѣ нѣсколькихъ сырыхъ прохладныхъ, дождливыхъ дней наступило теплое утро. Надъ исполинскими горами низко нависли тяжелыя облака, точно клубами ваты окутывая ихъ до половины. Но чувствовалось, что на этотъ разъ жаркое солнце справится съ громоздкими ватными чудовищами, прогонитъ ихъ съ от-

роговъ горъ, дастъ давно-жданный погожій день.

Рано утромъ, полный бодрости послъживительной ванны въ водъ горячаго источника, я ръшилъ предпринять далекую горную прогулку. Въ душъ царило спокойствіе. Два часа пути во влажномъ туманъ облаковъ, все еще окутывавшихъ горы и я достигъ высокой вершины одной изъ нихъ. Нъсколько минутъ спустя, выглянуло солнце, облака мало-по-малу растаяли, и предо мной развернулась дивная картина красавицъ-горъ, ярко сверкавшихъ на солнцъ уходившими въ синеву неба увѣнчанными снѣжными глыбами вершинами. Горный воздухъ пьянилъ. Все существо охватывала жажда жизни. Испарялись, таяли, забывались земныя тревоги. Отрадный покой проникаль въ душу. Царило великое, почти таинственное безмолвіе горъ, пріятно нарушавшееся чуть слышными звуками музыки, игравшей по обыкновенію на верандъ, гдъ больные пьють минеральную воду, да глухимъ рокотомъ ръки Тамины, свергающейся цѣлымъ рядомъ бурныхъ водоскатовъ, одинъ красивѣе другого, изъ находящагося верстахъ въ 4 отъ Рагаца знаменитаго ущелья, посмотръть на которое съъзжаются туристы со всего міра, гдт вода ртки съ невтроятнымъ шумомъ прорывается подъ нависшими исполинскими, чудовищными скалами, таящими въ себъ гротъ съ цълебнымъ, горячимъ источникомъ.

Когда я, полный тихаго, мирнаго настроенія, спустился съ горъ, я, въ полномъ смыслъ этого выраженія, —упалъ съ

неба на землю: меня встрътила растревоженная жена, сообщившая, что чета нашихъ сопутчиковъ, съ которыми мы вмъстъ путешествовали, неожиданно ръшила возвращаться въ Россію, спъшно укладывается и вечеромъ уъзжаетъ.

Я кинулся къ пріятелю. На немъ, какъ говорится, лица

не было.

— Въ чемъ дъло? Новыя телеграммы? Война?

— Нътъ, телеграммъ еще нътъ, — сказалъ онъ, — но говорятъ, что по телефону получены изъ Берна тревожныя свъдънія о мобилизаціи въ Германіи. Я безповоротно ръшилъ ъхать.

— Если слухи о мобилизаціи подтвердятся, — возразиль я, — ѣхать, конечно, надо. Но ѣхать черезъ Германію, въ особенности въ первые часы мобилизаціи, въ первые часы всеобщаго возбужденія — безразсудно. Я предпочелъ бы свободный путь черезъ Италію. Во всякомъ же случаѣ, если мы переждемъ подтвержденія телефонныхъ свѣдѣній, мы всегда сможемъ свободно уѣхать: мы мирные, больные люди, насъ никто не въ правѣ задержать. Того же мнѣнія даже нѣмцы, здѣсь живущіе.

Но пріятель подтвердиль, что онъ твердо рѣшиль ѣхать, что бы ни случилось: онъ слишкомъ былъ взволнованъ и не находилъ силъ справиться со своимъ волненіемъ въ бездѣятельномъ ожиданіи дальнѣйшихъ извѣстій. Въ тотъ же вечеръ онъ уѣхалъ. Мы условились, что въ пути онъ узнаетъ, каково истинное положеніе вещей, и, руководствуясь вполнѣ опредѣленными данными, дастъ мнѣ по телеграфу рѣши-

тельный совъть.

Когда, проводивъ пріятеля, я возвращался съ вокзала, переполохъ, начавшійся на улицахъ, привлекъ мое вниманіе. Около купальнаго заведенія, гдѣ обычно вывѣшивались телеграммы, стояла большая толпа. Тревожныхъ телеграммъ теперь вывѣшено еще не было, но одинъ изъ служащихъ при ваннахъ сообщилъ, будто въ телеграфномъ отдѣленіи получена депеша о начавшейся въ Германіи мобилизаціи и даже о состоявшемся уже объявленіи войны Германіей Россіи. Попытки услышать подтвержденіе этихъ слуховъ въ телеграфномъ отдѣленіи не увѣнчались успѣхомъ. Подъвліяніемъ неизвѣстности волненіе въ городкѣ съ каждой минутой росло. Такое же волненіе царило въ пансіонѣ, гдѣ я жилъ. Постояльцы спѣшно укладывались и требовали счета.

Не успълъ я подняться въ свою комнату, какъ со стороны городской площади неожиданно раздались звуки барабаннаго боя. Непривычно-странно и страшно звучалъ этотъ воинственный барабанный бой въ этомъ мирномъ уголкъ, надежно, казалось бы, укрывшемся на въчныя времена среди исполинскихъ горъ отъ грозъ бури бранной. Я побъжалъ

на площадь. Тамъ, въ теченіе нъсколькихъ минутъ, собралось все населеніе Рагаца. Волненіе царило необычайное. Возлъ ратуши какой-то мирный житель, съ видомъ вовсе не воинственнымъ, непривычными руками старательно выбивалъ барабанныя трели. Толпа все росла. Тревога, испугъ, недоумъніе читались на лицахъ собравшихся.

— Мобилизація? Война? — коротко спрашивали другъ-

друга. Но опредъленнаго отвъта никто дать не могь.

Наконецъ, на ступенькахъ крыльца ратуши показался представитель общины. Среди наступившей жуткой тишины онъ прочелъ полученныя изъ Берна распоряженія объ объявленіи всеобщаго ландштурма (мобилизаціи для охраны границъ). И хотя опредъленныхъ извъстій о войнъ, о мобилизаціи въ Германіи все еще не было, но несомнъннымъ стало, что гроза надвигается. Я прислушался къ толкамъ въ толпъ на площади: изъ устъ пріъзжихъ нъмцевъ, жившихъ въ Рагацъ въ большомъ количествъ, раздавались уже ъдкія насмъшки по адресу "варваровъ-русскихъ", слышались чванливыя угрозы, вспоминались неудачи Японской войны.

"Посмотримъ!" — подумалъ я, возвращаясь домой.

На главной улицъ мнъ уже повстръчался молоденькій швейцарецъ въ новой, съ иголочки, офицерской формъ: юноша, видимо, былъ очень счастливъ обновить мундиръ, который съ непривычки онъ не приспособился еще носить. Жена или невъста шла подъ руку съ нимъ, гордая всеобщимъ вниманіемъ, которое привлекала его блестящая воинственная форма, производившая опереточное впечатлъніе и такъ не вязавшаяся съ окружающей обстановкой мирнаго, невоинственнаго швейцарскаго уголка.

Дома меня уже ждала депеша. "Выъзжай немедленно на Берлинъ", — телеграфировалъ вполнъ опредъленно прія-

тель.

Мы начали укладываться. Пока жена заканчивала сборы, я вышелъ не балконъ. Спали окутанныя мглистой дымкой исполинскія горы. Ярко горѣли крупныя звѣзды. Миръ и тишина царили кругомъ. Среди этого мирнаго вѣкового покоя величавой прекрасной природы, чудовищно-страшной показалась мысль, что гдѣ-то тамъ, на рубежѣ двухъ, а, можетъ быть, уже и четырехъ странъ, въ эту прекрасную, тихую, звѣздную ночь льются потоки человѣческой крови.

Мы собрались уѣхать съ первымъ утреннимъ поѣздомъ. Дѣла за ночь, повидимому, приняли, дѣйствительно, очень серьезный оборотъ: на вокзалѣ билетовъ непосредственно на Берлинъ намъ уже не выдали, сказавъ, что Германія только что оповѣстила швейцарскую желѣзнодорожную администрацію объ отказѣ принимать швейцарскіе поѣзда.

— Я могу выдать вамъ билеты только до Базеля, ска-

залъ кассиръ.

 А дальше—черезъ Германскую границу намъ удастся проъхать?

Не знаю, пожаль онъ плечами, попытайтесь. Тамъ

виднъе будетъ.

Съ трудомъ сдавъ багажъ, мы съ еще большимъ трудомъ достали мъста въ вагонъ. Начиналось всеобщее

бъгство, мъста брали съ бою.

Въ Цюрихъ, откуда до Базеля оставалось всего часа два ъзды, я вышелъ на перронъ вокзала, запруженный тысячной толпой, среди которой виднълось множество военныхъ, и обратился къ дежурному агенту съ вопросомъ о томъ, будетъ ли поъздъ на Берлинъ.

 Да, вечеромъ отойдетъ послѣдній поѣздъ, послѣдовалъ отвътъ, - но непосредственно отсюда. Вашъ поъздъ

дальше не пойдеть.

А билеты?

Запасайтесь скоръй ... — указалъ онъ красноръчивымъ движеніемъ руки на тысячную толпу.

Стало жутко: чтобы вмъстить эту толпу, потребовалось

бы, по крайней мъръ, пять поъздовъ.

Съ трудомъ добывъ вещи, я устремился къ кассъ. Хотя повздъ на Берлинъ отходилъ черезъ 6-7 часовъ, тамъ стоялъ уже хвостъ неимовърной длины. Легко представить себъ, съ какимъ нетерпъніемъ стали мы ждать съ женой очереди подойти къ окошку кассы, чтобы запастись билетами на послыдній поъздъ. На наше счастье пара билетовъ для насъ еще нашлась. Я протянулъ кассиру два стофранковыхъ швейцарскихъ билета.

- Не мъняю! - ръщительно отръзалъ онъ, возвращая мнъ деньги. – Потрудитесь дать серебромъ или золотомъ.

- Но у меня ихъ нътъ, - возразилъ я. - Въдь это же ваши швейцарскія деньги, почему вы не желаете ихъ принять? — Таково распоряженіе правительства по случаю ланд-

штурма.

— Гдъ же я могу произвести размънъ?

- Въ банкъ, въ городъ.

Но пока я схожу въ банкъ, всѣ билеты будутъ распроданы.

Кассиръ пожалъ плечами.

Дълать нечего: мы сдали вещи на храненіе и устремились въ банкъ. Помимо размъна денегъ, мнъ необходимо было запастись германскими деньгами по аккредитиву. Эти два стофранковыхъ билета представляли всю мою денежную наличность; путевые расходы по перевзду изъ Берлина въ Россію предстояли не малые, на полученіе же денегь въ берлинскомъ банкъ, въ случаъ начала военныхъ дъйствій, конечно, нечего было разсчитывать. Велики были мое разочарованіе и уныніе, когда въ мъстномъ отдъленіи одного

изъ крупнъйшихъ швейцарскихъ банковъ, на который у меня имълся аккредитивъ, мнъ было ръшительно отказано не только въ выплатъ нъмецкихъ денегъ по аккредитиву, но и въ размънъ швейцарскихъ.

Что за причина? — освъдомился я.

— Ландштурмъ, — былъ отвътъ. — Повремените дня два-

три, быть можетъ, положение вещей измънится.

Но на это, повидимому, было уже трудно разсчитывать и временить не приходилось. Уныло побродили мы по улицамъ красиваго города, пообъдали въ первомъ попавшемся ресторанъ и просидъли остававшіеся до открытія вокзальной кассы 3-4 часа на набережной Цюрихскаго озера, отдохнули въ прохладъ, пріободрились. Это былъ послъдній нашъ объдъ передъ плъненіемъ, это были послъдніе часы, спокойно проведенные на свободъ. Съ тяжелымъ сердцемъ направились мы на вокзалъ, совершенно не увъренные, удастся ли убъдить кассира выдать намъ билеты. По дорогъ на вокзалъ прочли мы телеграммы о начавшейся въ Россіи мобилизаціи и объ объявленіи Германіи на военномъ положеніи. Подъ вліяніемъ этихъ извъстій на вокзалъ царила уже настоящая паника...

II.

### Бъгство.

Вскоръ окошко кассы открылось, и снова начались пререкательства по поводу моихъ злополучныхъ стофранковыхъ билетовъ. Наконецъ, кассиръ смилостивился. Сердце, какъ говорится, взыграло, когда я получилъ спасительные, казалось, билеты, и къ тому же едва ли не послъдніе.

Мы устремились на платформу. Огромнъйшая толпа пассажировъ и многочисленный багажъ ихъ ждали прихода поъзда. Лишь только онъ подошелъ и разгрузилъ пріъхавшую публику — давка началась невообразимая. Поъздъ положительно брали штурмомъ. Многіе, въ ужасъ, выскакивали

обратно изъ вагоновъ, устрашенные давкой.

Когда поъздъ тронулся, и мы оглядълись, наше положеніе представилось болье или менье сноснымъ: въ шестимъстномъ отдъленіи насъ было всего восемь человъкъ: насъ двое, инженеръ г. Д., французскій подданный, но постоянный житель Петрограда, съ женой и тремя дътьми, и докторъ Т. изъ Москвы. Люди обязательные, предупредительные, милые, — они были намъ добрыми товарищами по путешествію. Потъснившись, мы всъ нашли для себя мъста. Но блаженство наше продолжалось не долго: на первой же узловой станціи нашъ поъздъ осадила новая толпа пассажировъ, снова началась невъроятная давка, слышались крики, мольбы,

угрозы, и въ концъ концовъ вагонъ нашъ наполнился до того, что не только сидъть, но ужъ и стоять окончательно стало негдъ. А вскоръ прибавились новыя мытарства: не проъхали мы нъсколькихъ часовъ, какъ намъ объявили, что поъздъ дальше не пойдетъ и что намъ нужно пересаживаться. Это повторялось нъсколько разъ. При всякой пересадкъ поднималась паника. Носильщиковъ не было. Приходилось самимъ таскать довольно многочисленный общій багажъ, помогая другъ другу. О томъ, чтобы попасть въ вагонъ второго класса или поспать ночью - нечего было и думать. Рады были возможности, хотя бы постоять въ корридоръ вагона третьяго класса. Поъздъ летълъ то съ бъшенной скоростью, то стояль на нъкоторыхъ станціяхъ по нъскольку часовъ. Такъ, напр., въ Шаффгаузенъ мы простояли ночью что-то около шести часовъ, лишенные возможности не только помыться, но даже закусить: въ буфетъ, переполненномъ публикой, все оказалось уже съъденнымъ. Я это былъ тотъ самый Шаффгаузенъ, въ нъсколькихъ минутахъ отъ котораго расположенъ знаменитый Рейнскій водопадъ, который мнъ давно хотълось посмотръть. Стояла чудная лунная ночь, вдали, казалось, слышался грохотъ водопада, но, несмотря на долгую стоянку, разумъется, и въ голову не приходило отправиться осмотръть это чудо природы. Было не до водопада!

Такъ ѣхали мы трое сутокъ, то пересаживаясь, то томясь, стоя въ корридорѣ, то присаживаясь на какой-нибудь чемоданъ. Забыли мы и о голодѣ, и о снѣ. Томила только

жажда, которую не всегда удавалось удовлетворить.

Въ Берлинъ мы прибыли, съ огромнымъ опозданіемъ, что-то около 7-ми час. вечера. Въ нѣсколькихъ минутахъ ѣзды отъ вокзала, поъздъ нашъ былъ остановленъ. Простоявъ часа два, мы медленно тронулись, но, по какимъ-то соображеніямъ, были доставлены не на тотъ вокзалъ, куда слѣдовало,

а на сосъдній.

Съ волненіемъ ждали мы остановки поъзда. Въ пути до насъ уже дошли слухи, что мобилизація началась, видали сами изъ окна вагона огромные транспорты солдатъ и лошадей, и думали, что, по случаю начавшихся или могущихъ начаться военныхъ дъйствій, насъ встрътятъ на вокзалъ военныя строгости, окружатъ солдаты, будутъ требовать паспорта и осматривать вещи. Но пока наши страхи оказались преждевременными.

О полученіи громоздкаго багажа нечего было и думать: намъ сообщили, что получить его въ лучшемъ случав удастся дня черезъ три-четыре. Ждать, разумвется, не приходилось, и мы помирились съ мыслью потерять его. Тутъ же на вокзалв мы узнали объобъявленіи войны. На вопросъ, какимъ путемъ намъ можно направиться въ Россію, мы получили

отвътъ: только черезъ Данію. Прямо таки съ бою взявъ два автомобиля, только что привезшихъ германскихъ офицеровъ, мы двинулись на Штетинскій вокзалъ, откуда поъзда отправляются на Варнемюнде (приморскій германскій городъ) и следують далее черезь море на паромепароходе непосредственно въ Копенгагенъ. По дорогъ на вокзалъ я завхаль въ ту гостиницу, гдв обвщаль подождать насъ мой пріятель, увхавшій днемъ раньше насъ изъ Рагаца. или гдь, во всякомъ случаь, онъ объщалъ оставить мнь письмо. Его я уже не засталъ, но письмо получилъ. Съ трудомъ разобралъ я наскоро, видимо, нацарапанныя строки. "Я въ такомъ волненіи, — сообщалъ онъ, — что едва въ состояніи писать. Такихъ ужасовъ я еще не переживалъ. Ежеминутно ждутъ объявленія войны (письмо было написано наканунъ). По Берлину ходить невозможно, изъ дома совсъмъ выходить нельзя-такая толпа и такія манифестаціи! Все это ужасно! Ждать тебя при такихь обстоятельствахъ я не могъ. Выъзжаю сегодня прямо на Эйдкуненъ. Бери немедленно билеты также на Эйдкуненъ. Черезъ Стокгольмъ ъхать уже нельзя, паромъ больше не ходитъ. Багажъ бросилъ. Какъ самъ доберусь домой, одному Богу извъстно. До багажа ли тутъ! Дай Богъ намъ всъмъ цълыми и невредимыми попасть на родину. До свиданія дома".

Я прочель это письмо во время бъщеной скачки автомобиля по ярко-освъщеннымъ улицамъ Берлина, запруженнымъ огромнымъ множествомъ экипажей и людей. Письмо

произвело жуткое впечатлъніе.

— Да,—сказалъ я спутникамъ,—свъдънія, полученныя нами на вокзалъ, подтверждаются: путь черезъ Швецію закрыть. На Эйдкуненъ, какъ намъ сказали, ъхать уже невоз-

можно. Слъдовательно, остается только Данія.

Штетинскій вокзаль быль переполнень тысячной толпой русскихь. Кого я ни спрашиваль, подтверждали: надо ъхать черезъ Данію, это единственно возможный путь. Когда я освъдомлялся, почему, собственно, всъ въ этомъ убъждены, мнъ отвъчали:

— Намъ сказали въ полиціи, намъ сказали въ посольствъ, намъ сказали въ консульствъ и т. д.

Вопросъ, такимъ образомъ, былъ исчерпанъ.

Волненіе на вокзаль, гдь всь находились подъ вліяніемъ напряженнаго нервнаго настроенія, было неописуемое. По- вздъ отходиль черезъ 40 минуть, времени терять было нельзя.

Уладивъ дъло съ билетами, надо было позаботиться о пищъ. Предстояла ночь въ пути, а въ теченіе послѣднихъ 3 дней мы кромѣ двухъ-трехъ бутербродовъ ничего не ѣли. Я протискался къ буфету, но кромѣ пары сосисекъ и бокала пива тамъ уже ничего невозможно было достать. Не было даже хлѣба.

Наконецъ, открылись двери, и публика хлынула на платформу. Тутъ начался уже настоящій адъ; всѣ мытарства во время прежнихъ пересадокъ показались въ сравненіи съ этимъ адомъ сущими пустяками.

Паника царила въ полномъ смыслъ слова ужасная. Женщины падали въ обморокъ, слышались истерическіе вопли, родители разыскивали затерявшихся дѣтей, и надъвсѣмъ гамомъ возбужденныхъ голосовъ стоялъ страшный душу леденившій вопль обезумѣвшей отъ отчаянія матери или жены, которая, какъ помѣшанная, бѣгала по платформѣ и, надрываясь, звала: "Ми-ша, Ми-ша"!...

Публика въ нѣсколько мгновеній не только наполнила вагоны, но висѣла на буферахъ, лѣзла въ окна, готовая разбить оконныя стекла. Ухватившись за жену, боясь потерять ее, я бѣгалъ отъ вагона къ вагону, молилъ пропустить насъ, но проникнуть въ вагоны не было уже ни малѣйшей возможности: тамъ положительно яблоку негдѣ было упасть. Наконецъ, отъ напряженія и волненія мы оба обезсилѣли. Ясно стало, что мы напрасно будемъ ломиться. Пассажировъ, висѣвшихъ на ступенькахъ лѣстницъ, сталкивали, окна запирали, шторы на нихъ спускали, кое гдѣ мелькали угрожающіе кулаки,—словомъ, доступа не было.

— Я больше не могу, - сказала жена: -- мнъ кажется, я

сойду сейчасъ съ ума.

Я усадилъ ее на чемоданъ. Страшные вопли обезумъвшей женщины, звавшей Мишу, то стихали, то вновь поднимались. Возлъ насъ на полу билась въ истерикъ какая-то нарядно одътая дама. Кто-то молилъ кондуктора найти дътей. И всъ, не нашедшіе мъста въ поъздъ, какъ полупомъщанные, съ безумно напряженными лицами, безцъльно бъгали взадъ и впередъ. Я самъ начиналъ терять разсудокъ.

Немного отдышавшись, мы стали совъщаться. Удалось узнать, что утромъ въ половинъ девятаго отойдеть еще

одинъ поъздъ.

Оставалось ъхать въ гостинницу. Тревожили слышанные на вокзалъ разсказы о томъ, что русскихъ въ гостинницахъ арестовываютъ, подвергаютъ насиліямъ, направляютъ въ полицію для допроса, но дълать было нечего. Утомлены мы были до чрезвычайности, надо было искать пріюта.

Мы вышли на улицу. Извощика, автомобиля достать было невозможно. Какой-то добросердечный нѣмецъ, помогавшій намъ носить вещи (онъ не былъ носильщикомъ), отправился на поиски возницы. Послѣ долгихъ поисковъ ему удалось раздобыть какое-то странное, очень высокое сооруженіе, что-то въ родѣ шестимѣстнаго шарабана, едва ли не частный экипажъ, кучеръ или владѣлецъ котораго взялся довезти насъ до гостинницы.

Кажется, никогда не забуду я этого ночного перевзда по улицамъ Берлина, въ эту первую ночь по объявленіи войны. Волны возбужденнаго народнаго моря заливали улицы. Какимъ-то холоднымъ, страшнымъ блескомъ отливалъ гладкій асфальтъ улицъ подъ свътомъ электрическихъ фонарей. Царилъ пьяный разгулъ. Мелькали автомобили съ пьяными офицерами, очевидно, возвращавшимися съ кутежей, наряженными въ женскія шляпки, и хмельными кокотками въ офицерскихъ каскахъ, пронзительно оравшими: "Deutschland, Deutschland über alles" и махавшими флагами. Мъстами проъхать было невозможно. Возвышаясь надъ толпой на нашемъ высокомъ шарабанъ, мы обращали на себя вниманіе. Намъ что-то кричали, кто-то угрожалъ. Въ нашихъ дорожныхъ костюмахъ, съ грудой вещей, мы, естественно, казались подозрительными буйно настроеннымъ нѣмцамъ. Однако, мы благополучно доъхали до гостиницы ,Russicher Hof", знакомой намъ по прежнимъ остановкамъ. Номеръ нашелся. За нъсколько часовъ сна съ насъ содрали за него 15 марокъ. Но торгаваться не приходилось.

Усталые, грязные послъ трехдневнаго скитанія въ вагонахъ безъ возможности помыться, нервно измученные, съ наслажденіемъ помылись мы и легли въ чистыя постели подъ нелъпые мъшки-перины, чтобъ поспать всего три-че-

тыре часа.

III:

### Ловушка.

Штетинскій вокзалъ, куда мы пріѣхали въ 8-омъ часу утра, въ сравненіи съ минувшей ночью значительно измѣнилъ свою физіономію. Пассажировъ было много, но куда меньше прежняго, суетни, сутолоки не чувствовалось. Безъ спѣха сдали мы вещи, безъ спѣшки же вышли на платформу, и, къ удивленію нашему, совершенно свободно нашли мѣста въ отдѣленіи второго класса, гдѣ, кромѣ насъ, оказалось только двѣ датчанки. Это была уже настоящая роскошь.

Потвудъ во время отошелъ. Мы не върили своему счастью. Казалось просто невъроятнымъ, послъ пережитыхъ ужасовъ, что мы такъ спокойно нашли удобныя мъста, не арестованы, не обысканы, и спокойно такъ въ Данію. Мы разговорились съ датчанками, оказавшимися очень привътливыми особами. Забывъ минувшія тревоги, мы съ любопытствомъ разспрашивали о Копенгагент, о гостинницахъ, ресторанахъ, и т. д. Кондуктора и другіе пассажиры, къ которымъ мы обращались съ разспросами, вполнт опредъленно подтверждали, что мы, несомнтно, дотверждали, что мы, несомнтно, дотверждали. Но сердце Казалось, можно было окончательно успокоиться. Но сердце

нътъ-нътъ да понывало. Тревога не покидала, словно пред-

чувствовалась бъда.

До моря, т. е. до Варнемонде, оставался только часъ ѣзды. Мы уже разсчитали время пріѣзда въ Копенгагенъ, набрались настолько храбрости, что обсуждали, въ которомъ часу пообѣдать, какъ вдругъ, во время остановки на станціи Гюстровъ, гдѣ поѣздъ стоялъ минутъ 10, жена встревоженно выглянула въ окно

— Что то не ладно, сказала она, солдать много съ ружьями и обнаженными шашками. Будто не то ловять, не

то арестуютъ кого-то...

— Успокойся, — сказалъ я: — подъ вліяніемъ нервнаго состоянія намъ во всемъ чудятся страхи. Повздъ сейчасъ

тронется.

Но не успълъ я проговорить этихъ словъ, какъ дверь отдъленія ръзко распахнулась, и передънами предсталъ нъмецкій солдатъ въ каскъ и съ обнаженнымъ палашомъ.

Русскіе есть?—вызывающе спросилъ онъ.

Я отвътилъ утвердительно.

— Alle Russen, raus! \*)—свиръпо крикнулъ нъмецъ противнымъ лающимъ голосомъ, грозно махнувъ палащомъ.

Сердце дрогнуло. Мы стали собирать пожитки, въ чемъ намъ помогли датчанки. Добрыя женщины расчувствовались,

прощаясь съ нами.

Какъ я тотчасъ же узналъ, съ нами обошлись еще сравнительно куда какъ ласково. Въ хвостовыхъ же вагонахъ поъзда третьяго класса произошло слъдующее. Какой-то ретивый полковникъ, заподозривъ одного изъ русскихъ въ томъ, что онъ шпіонъ и везетъ бомбы, схватилъ его за шиворотъ и вытолкалъ изъ вагона. Были побиты и другіе пассажиры, даже женщины. Полковникъ кричалъ солдатамъ:

- Сначала отнимите у нихъ деньги, а потомъ пристръ-

лите ихъ, этихъ подлыхъ русскихъ шпіоновъ!".

Когда мы были окружены солдатами, тотъ же полковникъ вызывающе спрашивалъ солдатъ: "Достаточно ли остро

отточены у васъ шашки? Глядите въ оба!

Насъ повели подъ конвоемъ по улицамъ небольщого городка. Улицы были запружены народомъ, съ любопытствомъ и съ ненавистью глазъвшимъ на насъ. Послъ пятнадцатиминутной ходьбы, мы вошли во дворъ казармъ. Насъвстрътилъ молодой кавалерійскій офицеръ, единственный въжливый офицеръ, котораго мнъ пришлось встрътить за все долгое время плъненія. Какъ говорили, желая сгладить впечатлъніе о безообразно-грубомъ и мерзкомъ обращеніи военныхъ чиновъ съ нами на вокзалъ, этотъ офицеръ (оказавшійся какимъ-то графомъ) старался быть преувеличенно

<sup>\*) &</sup>quot;Всъ русскіе-вонъ!".

въжливымъ и приличнымъ. Онъ насъ успокоилъ, сказалъ, что насъ обыщуть, осмотрятъ паспорта и, буде не окажется ничего подозрительнаго,—съ миромъ отпустятъ. Отъ солдатъ мы узнали причину нашего ареста: по ихъ словамъ, ночью какой-то русскій пассажиръ будто убилъ на вокзалѣ унтеръофицера, а въ окрестностяхъ Гюстрова поймано было нѣсколько русскихъ шпіоновъ съ бомбами. Все это оказалось ложью. Со страху и въ воинственномъ азартѣ нѣмцамъ въ то время въ каждомъ мирномъ русскомъ подданномъ, возвращавшемся съ курорта, чудился шпіонъ, вооруженный бомбами. Этотъ страхъ шпіоновъ и бомбъ доходилъ до смѣшного.

Пока пріѣхали наши пожитки, на казарменный дворъ прикатилъ автомобиль. Намъ объяснили, что это привезли шпіона японца, пэйманнаго будто бы съ поличнымъ; что его сейчасъ допросятъ и отвезутъ на разстрѣлъ. Дѣйствительно, въ автомобилѣ какъ будто сидѣлъ японецъ. Лицо его было безжизненно. На вопросы (которыхъ мы, впрочемъ, не слышали) онъ, какъ можно было судить по выраженію его лица, отвѣчалъ вяло, равнодушно. Послѣ короткаго допроса его увезли.

Пока мы ждали нашихъ пожитковъ, смътливая жена какого-то мъстнаго солдата сообразила, что мы голодны, и не замедлила воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы расторговаться. На дворъ появился столъ, уставленный бутербродами и кружками съ пивомъ и морсомъ. Ловкая нъмка,

дъйствительно, расторговалась на славу.

Наконець, прітхалъ нашъ ручной багажь. Мы разобрались въ немъ, вооружились своими пожитками, и насъ разставили въ шеренгу, каждаго возлѣ его саквояжей. Затѣмъ, насъ стали обыскивать.

Ждать очереди пришлось долго. Во время этого ожиданія ко мнъ подошель одинь изъ солдать и, безъ всякаго повода съ моей стороны, вступиль со мной въ бесъду.

— Ну, какъ вы себя чувствуете? — добродушно спро-

силь онъ.

Я спокойно отвътилъ, что чувствую себя такъ, какъ

можно себя чувствовать въ подобномъ положении.

— Напрасно вы торопитесь убхать, васъ на родинъ ждетъ много горя, убъжденно сказалъ мой непрошенный собесъдникъ. Въдь вамъ, русскимъ, не сдобровать. Вотъ мы только одинъ день воюемъ, а наша эскадра вчера уже разрушила Либаву, а сегодня ночью сожгла Кронштадтъ и приближается къ Петербургу. Утромъ намъ начальство объявило.

Я промолчалъ. Нелъпость этого сообщенія была очевидна.

Подошелъ другой солдатъ, тоже довольно добродушный по виду.

— Намъ съ вами воевать долго не придется,—вставилъ и онъ свое слово.—Для насъ Россія не страшна. Мы сначала примемся за французовъ, раздълаемся съ ними, потомъ

разокъ-другой съ вами сразимся, и дълу конецъ.

Все это говорилось добродушно и такъ самоувъренно, что даже злость не брала, просто смъшно стало, и я улыбнулся. Но тутъ, вдругъ, картина нашей мирной бесъды ръзко измънилась. Тъснъе пододвинулся прислушивавшійся къ нашимъ словамъ третій солдатъ, непріязненно глядъвшій на меня изъ-подъ насупленныхъ бровей, и зло замътилъ:

— Французы французами. А съ русскими тоже пора окончательно раздълаться. О, знаю я этихъ варваровъ! Живалъ по сосъдству съ границей, случалось дъла имъть. Та-

кихъ мерзавцевъ!..

— Ну, у всякаго народа есть хорошіе и плохіе люди,—

примирительно перебилъ второй солдатъ.

— А лучше нъмецкаго народа ни одного на свътъ нътъ, — самоувъренно заключилъ третій солдатъ. — Да, именно: "Deutschland, Deutschland über alles!"...\*).

Стало невтерпежъ. Я отошелъ.

Вещи, между тъмъ, были осмотръны и подозрительнаго ни у кого ничего найдено не было. Тогда насъ стали подзывать къ офицеру, который возвращалъ намъ обратно паспорта, дълая предварительно въ каждомъ изъ нихъ надпись о томъ, что мы обысканы, подозръній не внушаемъ и можемъ быть свободно пропущены черезъ границу. Впрочемъ, изъ числа насъ было задержано около десяти человъкъ молодыхъ людей призывного возраста. Какъ ни молили они, ихъ не отпустили и повели въ казарму. Всъхъ насъ остальныхъ офицеръ собралъ въ кучу, объявилъ намъ, что мы свободны, предупредилъ, что население города сильно возбуждено, что насъ поэтому до вокзала будетъ сопровождать конвой, но что большого количества солдатъ онъ отпустить не можетъ, а поэтому предлагаетъ идти тъснымъ строемъ, взявшись за руки, и отнюдь не выступать въ сторону. Иначе, офицеръ не ручался за нашу безопасность.

Взявшись подъ руки по четыре человъка въ рядъ, мы направились на вокзалъ. Дъйствительно, мъстные жители встръчали и провожали насъ злыми, вызывающими взглядами. Если бы не конвой, многимъ, пожалуй, пришлось бы не сдобровать. На вокзалъ въ ожиданіи поъзда намъ пришлось простоять часа два. Мимо насъ то и дъло мелькали воинскіе поъзда. Нъмцы, толпившіеся на вокзалъ, привътствовали своихъ воиновъ, уъзжавшихъ на войну, радостными криками, наша же многочисленная толпа своей молчаливостью вызывала недоумъніе проъзжавшихъ солдатъ. Узнавъ,

<sup>\*) &</sup>quot;Германія выше всего!".

что мы русскіе, они не стъснялись отпускать по нашему адресу глупыя шутки.

Наконецъ, намъ подали поъздъ.

Когда онъ тронулся, отъ сердца немного отлегло: до конечной германской станціи оставалось всего около часа ъзды и, кромъ того, мы были снабжены пропусками военнаго начальства.

Казалось, бояться уже было нечего.

Уже достигли мы предпослъдней станціи—Ростока, до Варнемюнде оставалось всего десять минуть ъзды. Мы считали минуты. Вотъ-вотъ поъздъ тронется И вдругь, подъокнами вагона снова раздался противный лающій голосъ нъмецкаго унтера:

- Alle Russen, raus!

Подошелъ офицеръ съ блѣднымъ, какъ бумага, непріятнымъ, хмурымъ, какимъ-то птичьимъ лицомъ и велѣлъ солдатамъ насъ окружить. Нѣкоторые изъ насъ пытались объяснить, что мы были уже задержаны въ Гюстровѣ и отпущены на свободу, въ подтвержденіе чего показывали свои паспорта. Но офицеръ объявилъ, что данные намъ пропуски не имѣютъ для него никакого значенія и отобралъ у всѣхъ паспорта. Затѣмъ, всѣ мы были пересчитаны, человѣкъ десять людей пожилого возраста были собраны въ отдѣльную группу, а остальные всѣ были отведены въ сторону, и офицеръ обратился къ намъ съ рѣчью:

— Вы всѣ арестованы, господа, —сказаль онъ. —Тѣ нѣсколько человѣкъ, что стоятъ въ сторонѣ, признаны мною лицами въ возрастѣ свыше пятидесяти лѣтъ, т. е. явно не подлежащими призыву, и будутъ отпущены на свободу. Дамы и дѣти могутъ сейчасъ же уѣхать. Мало того, я требую, чтобы вы убѣдили вашихъ матерей, женъ, сестеръ и дочерей разстаться съ вами. Ваша жизнь будетъ очень сурова. Полное лишеній существованіе ожидаетъ вашихъ дамъ. Убѣдите же ихъ уѣхать. Обстановка казарменной жизни въ военное время покажется имъ суровой и неприглядной. Впрочемъ, желающія могутъ остаться, но онѣ мною предупреждены.

Начались душу раздирающія сцены. Жены не котьли разставаться съ мужьями, цъплялись за нихъ, обнимали, мужья пытались ихъ уговорить, но уговаривали не убъдительно, не зная, что ждетъ женщинъ впереди, пока онъ доъдутъ до родины. У большинства не было денегъ, многія жены были вписаны въ паспорта своихъ мужей, а паспорта оказались отобранными. Люди одинокіе, тъ, что потрусливъе, ръшительно убъждали женщинъ уъхать, доказывая, что обстановка казарменной жизни среди солдатъ грозитъ жестокимъ обращеніемъ и другими крайностями...

— Уъзжайте, — себялюбиво уговаривали подобные господа: — и вамъ будетъ плохо, и насъ вы погубите. Васъ солдаты обидятъ, наши мужчины за васъ заступаться станутъ и насъ разстръляютъ.

Слышались рыданія, начинались истерики. Плакали испуганныя дъти. Картина была потрясающая. Многіе солдаты и

ть, видимо, расчувствовались.

— Скажите по совъсти, вполнъ откровенно, —спросилъ я проходившаго мимо унтеръ офицера, съ лицомъ болъе или менъе привътливымъ: — можемъ ли мы быть спокойны за безопасность нашихъ женщинъ, если онъ останутся?..

— О, да, господинъ, убъжденно отвътилъ онъ женщины могутъ быть совершенно спокойны. Ни одинъ волосъ не упадетъ съ ихъ головы. Вы въдь въ культурной странъ.

Четверть часа, данная намъ на размышленіе, прошла. Всѣ жены, бывшія тугь съ мужьями, рѣшили остаться. Уѣхать согласились лишь двѣ-три одинокихъ дамы съ дѣтьми.

Насъ заставили взять свои пожитки и подъ сильнымъ конвоемъ повели по улицамъ Ростока, запруженнымъ толпами народа, пришедшаго съ наслажденіемъ полюбоваться на нашъ позоръ и униженіе.

— Я долго ли придется намъ погостить тутъ? — обратился кто-то съ вопросомъ къ офицеру, поравнявшись съ нимъ.

— До конца войны, — отрубилъ тотъ.

— Воть тебъ разъ! Какъ же это такъ? Берлинскія власти уговаривали насъ избрать именно этотъ путь для выъзда на родину, убъждая, что никто не будеть чинить намъ препятствій.

Отвъта не послъдовало.

— Что ужъ тутъ спрашивать, —раздался изъ толпы нашихъ плънныхъ чей-то насмъшливый голосъ: —устроили намъ нъмцы ловушку, загнали въ западню, вотъ вамъ и отвътъ

на вопросъ!..

Наступали сумерки. Подъ полными ненависти взглядами нъмцевъ, угрюмо шли мы по улицамъ Ростока. Царило молчаніе, не хотълось говорить. Сумрачно было на душъ. Нежданно, негаданно, мы, въ большинствъ больные люди, ъхавшіе съ курортовъ, люди мирные, такъ сказать, гости нъмецкіе, попали къ нъмцамъ въ плънъ...

#### IV.

### Тюрьма въ школъ.

— Живъй шагать, не отставать! Кто отстанеть или въ

сторону шагнетъ - стрълять будутъ!

Такъ подбадривалъ насъ лающій голосъ нъмецкаго офицера, когда мы шагали къ мъсту нашего заключенія. При-

ходилось почти бъжать. Путь былъ не близкій. Нервно измученный и усталый, я напрягъ послъднія усилія, чтобы не кинуть два тяжелыхъ чемодана, которые я едва влачилъ, и подъ тяжестью которыхъ отекли мои руки. Со стороны, съ точки зрѣнія наблюдавшихъ насъ со злорадствомъ и изумленіемъ нѣмцевъ, сплошной стѣной стоявшихъ вдоль улицъ, видъ и у меня, и у всъхъ моихъ товарищей по несчастью былъ, несомнънно, смъшной. Съ трудомъ плелись подъ тяжестью вещей дамы, изящные наряды которыхъ болѣе или менъе растрепались, и шляпки съъхали съ положенныхъ имъ мъстъ. Получалась такая картина, будто то идутъ не приличные, мирные люди, люди, къ тому же, въ большинствъ больные, а личности подозрительнаго свойства, преступники, пойманные съ поличнымъ и ведомые въ полицейскую часть или въ тюрьму. Да, въ сущности, такъ и думали глазъвшіе на насъ нъмцы: мы въ ихъ глазахъ были преступниками, подлыми шпіонами, ловко схваченными военной властью. Понятно поэтому, что напрасно стали бы мы искать въ толпъ зъвакъ сочувственныхъ взглядовъ; куда ни устремлялся взглядъ, всюду виднълись лица злобныя и негодущія, глаза съ презрѣніемъ и насмѣшкой устремленные на насъ, слышались глупыя насмъшки и колкости, поднимались руки, показывавшія намъ жестами, что насъ надо повъсить или разстрълять. И вдругъ, въ толпъ этихъ безжалостныхъ, безсердечныхъ звърей нашлось два маленькихъ сердечка, пожалъвшихъ меня, и это было такъ трогательно, такъ отрадно. Изъ толпы зъвакъ шмыгнулъ незамътно для нашего конвоя мальчикъ лътъ 14-ти, въ фуражкъ школьника, подошелъ ко мнъ и схватился за тяжелый чемоданъ.

— Позвольте, я вамъ помогу, вы устали, — робко ска-

залъ мальчуганъ.

— Пожалуйста, милый мальчикъ, я буду тебъ очень благодаренъ, — отвътилъ я, и сердце мое согрълось тепломъ

проявленннаго мнъ вниманія.

Мальчуганъ этотъ оказался положительно героемъ. На него со стороны и взрослыхъ уличныхъ зъвакъ, и сверстниковъ — товарищей по школъ, посыпался градъ издъвательствъ и угрозъ.

 Брось чемоданы! — угрожающе кричали нѣмцы. — Негодяй, измѣнникъ, прихвостень русскихъ шпіоновъ! По-

падись намъ послѣ — попомнишь!

Эти угрозы привлекли вниманіе солдата.

Прочь! — грозно крикнулъ онъ на мальчугана. — Подлый мальчишка!

Но тотъ не испугался и юркнулъ въ середину толпы

плънныхъ.

— Не сердитесь на мальчика, — сказалъ я солдату: — онъ ничего плохого не дълаетъ. Его поступокъ, напротивъ,

доказываетъ, что и среди нъмецкихъ мальчиковъ имъются честныя, благородныя сердца. Въдь всъ мы — люди!

Солдать что-то проворчаль, но оставиль мальчика въ

поков и пошелъ дальше.

Немного погодя, я случайно замътилъ въ толпъ нъмцевъ еще одного мальчугана, съ участіемъ глядъвшаго на меня. Я отвътилъ ему ласковой улыбкой. Мальчуганъ, насколько это было возможно, приблизился къ намъ и со скорбнымъ выраженіемъ лица тихо сказалъ:

— Я васъ очень жалъю.

Это было трогательно до слезъ.

Стемнѣло, когда мы приблизились къ мѣсту, предназначенному для нашего заключенія. Это было большое, трехэтажное, кирпичное зданіе, мрачное на видъ. Оно оказалось городской школой для мальчиковъ, превращенной теперь въ тюрьму для русскихъ плѣнныхъ. У подъѣзда толпилась несмѣтная толпа нѣмцевъ и нѣмокъ, сквозъ которую мы едва прошли. Жители Ростока съ такой жадностью глазѣли на насъ — первыхъ безкровныхъ жертвъ войны, столь побѣдоносно захваченныхъ нѣмецкими вояками, что даже грозные окрики солдатъ не могли разогнать ихъ.

Мальчуганъ, выбившійся уже изъ силъ подъ тяжестью моего чемодана, вручилъ мнѣ его. Я сердечно поблагодарилъ его и подалъ ему марку. Мальчикъ отрицательно покачалъ головой.

 Возьми, возьми, милый мальчикъ, — настойчиво сказалъ я. — Купи себъ конфектъ на память обо мнъ.

Онъ неръшительно протянулъ руку.

Насъ ввели въ школу. На площадкъ, на лъстницъ въ проходахъ валялись на полу на соломъ сотни русскихъ мужчины, женщины и дъти, захваченные въ этотъ же день нъсколькими часами раньше насъ. Всъ классныя комнаты обширной школы были переполнены плънниками. Меня съ женой и нъсколькими другими спутниками повели въ одну изъ классныхъ комнатъ, расположенныхъ въ 3-емъ этажъ. Въ этой довольно большой комнатъ въ три окна толпилось уже человъкъ 30, преимущественно евреевъ. комнаты стояли сдвинутыми нъсколько дътскихъ школьныхъ скамеекъ, на которыхъ взрослымъ мудрено было расположиться, а на полу возлъ стънъ лежали кучи соломы. Не успъли мы придти въ себя и оглядъться, какъ изъ-за этой соломы начались ссоры и споры: плънные, водворенные раньше насъ, считавшіе себя уже какъ бы хозяевами комнаты, неохотно уступали вновь прибывшимъ свои логовища изъ соломы, устроенныя въ мъстахъ болье удобныхъ: возлъ стънъ и въ углахъ. Огорошенные всей этой необычной обстановкой, измученные впечатлъніями дня, мы съ женой сложили куда попало вещи, съли на столъ школьной скамейки и стали наблюдать нашихъ будущихъ сожителей. Подъ слабымъ приспущеннымъ свътомъ огня въ газовомъ рожкъ картина представилась намъ довольно-таки неприглядная. Люди, сбитые съ толку неожиданной перемъной въ ихъ жизни, не знавшіе, что ихъ ожидаетъ, взволнованно бродили взадъ и впередъ. Многіе переживали острое чувство отчаянія. Кое-гдъ на соломъ спали уже свалившіяся съ ногъ отъ утомленія женщины и дъти. Было душно, и

стоялъ запахъ несвѣжей соломы.

Мы познакомились и разговорились съ тремя сотоварищами, сидъвшими возлъ насъ на столъ той же скамейки. Это были: молодая супружеская еврейская чета С., ъхавшая изъ Лейпцига (гдъ г. С. только что окончилъ курсъ университета и гдъ жена его училась въ консерваторіи), и г. Я-вь, основательный мужчина лътъ 47, съ просъдью, истый русакъ, съ характернъйшимъ русскимъ обликомъ казацкой складки, съ крупной головой и большими черными усами. Г. Я-въ, управляющій фермой въ Ливадіи, ъхаль изъ Швейцаріи, куда онъ былъ командированъ для закупки коровъ. Наши новые знакомые оказались очень милыми людьми, мы разговорились, подълились разсказами о томъ, при какихъ обстоятельствахъ всъхъ насъ арестовали; г. Я-въ, обладавшій большимъ запасомъ природнаго юмора, потъшалъ насъ мъткими остротами надъ нъмцами, молодой студентъ С., весельчакъ и балагуръ, не менъе остроумно подчеркнулъ смъшныя стороны нашего положенія, и не прошло получаса, какъ мы притерпълись къ необычайности нашего плъненія: на людяхъ, какъ говорится, и смерть красна!

Былъ уже 9-й часъ на исходъ. Надо было укладываться спать. Но хотълось ъсть, пить и курить. Узнавъ, что у школьнаго сторожа можно раздобыться бутербродами и даже пивомъ, мы спустились внизъ, подкръпились, покурили (какъ оказалось — въ послъдній разъ I) съ г. Я—вымъ во дворъ школы, вернувшись въ наше неприглядное жилище, нашли, что оно, въ сущности, не такъ ужъ плохо, и окончательно успокоили себя мыслью, что въ жизни слъдуетъ все

испытать.

— Вотъ ужъ именно, — заключилъ г. Я — въ: — справедлива русская поговорка: отъ сумы да отъ тюрьмы не отрекайся!

Рядышкомъ впятеромъ мы заняли мъста на соломъ. Хлопотливыя наши хозяйки устроили съ помощью дорожныхъ пледовъ подобіе постелей съ изголовьями, и мы леглина нихъ, какъ были, одътыми. Скоро камера наша угомо нилась, и подъ шумъ доносившихся съ улицы голосовътолпы зъвакъ, не расходившихся до поздней ночи, мы, измученные множествомъ пережитыхъ впечатлъній, заснули мертвымъ сномъ Но этотъ сонъ былъ не дологъ. Не прошло и часу, какъ на улицъ раздалось громкое пъніе: то нескончаемой вереницей проходили съ пъніемъ нъмецкія войска — пъхота, кавалерія и артиллерія, а толпа зъвакъ ихъ бурно привътствовала. Въроятно, узнавъ, что въ школъ содержатся русскіе плънные, нъмецкіе воины съ особеннымъ подъемомъ выкрикивали, проходя мимо насъ, свои патріотическія пъсни, и, въроятно, не одинъ кулакъ грозно протягивался въ сторону школы, гдъ на соломъ, какъ псы, валялись беззащитные

русскіе больные люди, женщины и дъти.

Подъ вліяніемъ этого бурнаго прохожденія войскъ, нервы снова напряглись, и сонъ бъжалъ отъ насъ. Не успъли мы успокоиться, какъ снова началось на улицъ движеніе: привели новую толпу плънныхъ, которыхъ стали размъщать въ нашихъ комнатахъ, и безъ того уже переполненныхъ. Тутъ съ одной дамой, женой петроградскаго чиновника и богатаго домовладъльца, г-жей Г. (которая была арестована вмъстъ съ мужемъ и дочерью), произошелъслъдующій тяжелый случай. Когда ее водворили въ одну изъ камеръ, и она увидала неприглядную картину, какую представлялъ собой видъ въ повалку лежавшихъ на соломъ плънныхъ, съ ней сдълалось дурно. Былъ позванъ военный врачъ, штабсъ-арцтъ (старшій военный врачъ) Сальке, приведшій ее въ сознаніе. Но успокоиться бъдная женщина не могла. Она въ отчаяни рыдала и твердила, что что бы съ ней ни сдълали, она въ этой ужаснувшей ее обстановкъ не останется.

Докторъ, человъкъ гуманный (впослъдствіи мы были ему многимъ обязаны), сжалился надъ ней и предложилъ переночевать на своей квартиръ, на что военное начальство милостиво изъявило согласіе, и г-жу Г., подъ конвоемъ солдатъ, вооруженныхъ заряженными ружьями, повели на квартиру добросердечнаго врача (тамъ г-жъ Г., подъ охраной караула, удалось провести только одну ночь; несмотря на всъ ея

мольбы, утромъ ее привели къ намъ обратно).

Былъ уже на исходъ первый часъ ночи, когда волненіе въ нашихъ камерахъ успокоилось. Пытались мы заснуть, но сонъ былъ тревоженъ: то и дъло входилъ военный караулъ, гремъвшій сапогами, или появлялся пожарный, наблюдавшій за газомъ. Не успъли мы подъ утро заснуть, какъ въ б часовъ насъ разбудилъ ръзкій окрикъ унтеръофицера, противный окрикъ, будившій насъ впослъдствіи ежедневно:

— Aufstehen (вставать)!

Тяжелая была картина этого перваго пробужденія въ плъну. Воздухъ въ нашей камеръ, насыщенный испареніями четырехъ десятковъ спавшихъ въ одеждъ людей и запахомъ несвъжей соломы, былъ невъроятный. Тяжело было смотръть на валявшихся въ кучъ по полу бъдныхъ дътей и

женщинъ, растрепавшихся заночь. Благодаря неспокойной ночи, самочувствіе было подавленное, и грядущее казалось мрачнымъ.

На площадкахъ у лъстницы картина была еще непригляднье: тамъ плънные, преимущественно польскіе рабочіе, спали на голомъ полу; воздухъ, казалось, совершенно уже отсутствоваль. Мы вышли во дворь, гдв намъ предстояло мыться надъ жестянымъ желобомъ, почти рядомъ съ отхожимъ мъстомъ, расположеннымъ вблизи въ отдъльномъ зданіи, распространявшимъ подчасъ нестерпимое зловоніе (несмотря на пресловутую культуру, канализаціи въ Ростокъ значительномъ университетскомъ городѣ - до сихъ поръ нътъ, а отхожія мъста очищаются попросту выгребнымъ порядкомъ). Вообще мытье подъ общимъ умывальникомъ являлось чрезвычайно непріятнымъ, благодаря тому, что мыться случалось въ сосъдствъ съ людьми весьма мало чистоплотными и опрятными или больными заразными и нехорошими болъзнями (были больные съ запущеннымъ сифилисомъ, съ туберкулезомъ гортани и т. п.).

Кое-какъ помывшись, мы вернулись въ камеру, гдъ намъ приказано было дожидаться утренняго завтрака, Прошло часа три, пока принесли ведро съ какимъ-то слабымъ подобіемъ кофе: это было чуть теплое пойло изъ молока, свареннаго съ цикоріемъ и безъ сахару. Къ кружкъ этого пойла выдавался ломтикъ ситника, жидко смазаннаго маргариновымъ масломъ.

Таковъ былъ утренній "завтракъ!" Выдавался онъ подъ наблюденіемъ пожарныхъ, зорко считавшихъ каждую кружку и каждый ломтикъ ситника, боясь, чтобы кому-нибудь изъ плънныхъ не досталась двойная порція. Какъ оказалось, мы, находясь подъ верховнымъ надзоромъ военныхъ властей, въ административно-хозяйственномъ отношеніи были подчинены пожарнымъ. Это объяснялось, въроятно, тъмъ, что непосредственно противъ нашей школы помъщалась пожарная часть, и чтобы занять свободное время пожарниковъ, имъ порученъ былъ надзоръ за нами, причемъ высшимъ нашимъ административнымъ начальствомъ являлся брандъмаіоръ, или, какъ этотъ чинъ тамъ называется, брандъинспекторъ, старикашка изъ отставныхъ офицеровъ, лътъ 50, съ бульдогообразной внъшностью и подстриженными съдыми усами, человъкъ глупый, фальшивый, двуличный, корыстный и несомнънный взяточникъ, въ чемъ мы впослъдствіи убъдились.

Позавтракавъ, т. е. выпивъ кружку противнаго пойла, мы вышли во дворъ школы, гдѣ, подъ надзоромъ солдатъ съ ружьями, собрались всѣ плѣнные, чтобы отдышаться послѣ ночи, проведенной въ духотѣ спертаго воздуха классныхъ комнатъ. Кого только тутъ не было!

Подавляющее большинство плѣнныхъ составляли преимущественно польскіе крестьяне и крестьянки, схваченные въ окрестныхъ имѣніяхъ, гдѣ они работали лѣтомъ на отхожемъ промыслѣ. Затѣмъ были тутъ представители самыхъ разнообразныхъ общественныхъ положеній: сановники, генералы, профессора, члены Государственной Думы, лица съ громкими титулами, врачи, писатели, инженеры, фабриканты, учителя, студенты, курсистки и т. д. Были милліонеры, богатѣикупцы, была и бѣднота, ѣздившая лѣчиться въ Германію на послѣдніе гроши. Были тяжело больные старики, едва влачившіе ноги, были грудныя, дѣти, была дѣвочка-еврейка лѣтъ 12, недавно перенесшая тяжелую операцію, которую отецъ носилъ на рукахъ, такъ какъ обѣ ноги у нея были въ лубкахъ. Были, наконецъ, новобрачные, отправившіеся въ свадебнее путешествіе и попавшіе въ тюрьму!

Вся эта пестрая толпа, въ количествъ около 450 человъкъ, вышла посидъть или побродить на нашемъ школьномъ, или, върнъе, тюремномъ дворъ, представляя ръдкое зрълище для нъмцевъ, во множествъ собравшихся около воротъ и съ жадностью разглядывавшихъ насъ сквозь ръ-

шетку воротъ, словно дикихъ звърей.

Мы, плънные, стали другъ съ другомъ знакомиться, дълясь разсказами о томъ, при какихъ обстоятельствахъ мы были задержаны. Пришлось услышать много возмутитель-

наго. Разскажу нъкоторые случаи.

Тайный совътникъ г. З., занимающій видное мъсто въ одномъ изъ нашихъ Министерствъ, почтенный старикъ съ блъднымъ, больнымъ, землистаго цвъта лицомъ (у него была серьезная бользнь печени, отъ которой онъ впослъдствіи едва не умеръ тутъ же въ Ростокъ, благодаря отвратительнымъ условіямъ жизни въ плѣну), спасался изъ Германіи, направляясь на Эйдкуненъ. Когда выяснилось, что проъхать черезъ Эйдкуненъ нельзя, онъ направился на Штетинъ, чтобы оттуда дальше проъхать моремъ. Это тоже оказалось невозможнымъ и пришлось свернуть на Варнемюнде, чтобы оттуда, подобно намъ, проъхать въ Данію. Когда кондукторъ въ пути изъ Штетина спросилъ билетъ, г. З. далъ по ошибкъ билеть на Эйдкуненъ, оставшійся неиспользованнымъ. Наличность этого билета являлась достаточнымъ поводомъ для нѣмцевъ, чтобы заподозрѣть въ почтенномъ старикъ шпіона. Его грубо высадили изъ вагона на одной изъ промежуточныхъ станцій и учинили допросъ такого рода, что г. З. былъ въ полномъ убъжденіи, что допросъ завершится разстръломъ. Къ счастью, нъмцы повърили его чистосердечію, отпустили со слъдующимъ поъздомъ, но въ Ростокъ г. З. былъ снова арестованъ. Случайныя спутницы его, также попавшія въ плънъ, разсказывали, что, когда г. 3. схватили въ вагонъ, въ качествъ шпіона, послъ недоразумѣнія съ билетомъ, онѣ были въ полной увѣренности, что нѣмцы живымъ его не выпустятъ, до того они были звѣрскиозлоблены. Выходъ несчастнаго старика изъ вагона, когда онъ простился со своими спутницами и просилъ ихъ передать привѣтъ женѣ, произвелъ самое тягостное впечатлѣніе.

Молодой человъкъ, лътъ 24, нъкій г. Карасюкъ, обращавшій на себя всеобщее вниманіе своей почти сплошь забинтованной головой, повидимому вполнъ правдиво, разсказалъ слъдующее. Онъ жилъ съ женой въ Мюнхенъ, гдъ учился въ мъстномъ университетъ. Наканунъ объявленія войны онъ направился въ Россію черезъ Берлинъ. Не имъя денегь на дорогу, онъ зашелъ въ Берлинъ въ русское посольство, которое снабдило его и другихъ обратившихся за помощью студентовъ — русскихъ подданныхъ — нъкоторыми средствами. Въ то время, когда г. Карасюкъ съ женой и 20-ю другими студентами вышель изъ посольства на улицу, какая-то нъмка крикнула: "русскіе!" Быстро собралась буйно настроенная толпа. Предчувствуя недоброе, г. Карасюкъ свернулъ съ улицы "Подъ Липами", гдъ расположено посольство, и устремился въ первый переулокъ, надъясь, что въ какомъ-нибудь ближайшемъ домъ онъ найдетъ спасеніе.

Толпа погналась за нимъ съ криками: "это русскій шпіонъ!" Онъ кинулся въ подътздъ какой-то гостиницы, но швейцаръ вышвырнулъ его за дверь прямо въ толпу, которая повалила его и стала бить. Тщетно кричалъ г. Карасюкъ, взывая къ близъ стоявшему полицейскому, что онъ вовсе не шпіонъ, а мирный студенть, полицейскій не обратилъ вниманія на его мольбы. Когда же все возраставшая толпа запрудила улицу и приняла угрожающіе размъры, подошли трое полицейскихъ, выхватили его изъ толпы и повлекли въ участокъ. По дорогъ толпа не переставала бить его и глумиться надъ нимъ, но полицейские и не пытались его защищать. Въ участкъ г. Карасюка посадили на лавку, гдъ онъ просидълъ съ часъ. Полицейскіе, вплоть до высшихъ мъстныхъ чиновъ, и другіе нъмцы подходили къ нему съ площадной бранью и плевали ему въ лицо, причемъ онъ даже не успъвалъ вытираться. Наглумившись надъ нимъ вдоволь, его повели въ полицейское управленіе ("Полицей Президіумъ"), затъмъ въ госпиталь, гдъ ему обмыли окровавленное лицо и сдълали перевязку, а затъмъ на вокзалъ, гдъ онъ пролежалъ всю ночь на полу.

Лишь подъ утро нашла его туть жена, затерявшаяся во время его избіенія на улицъ въ толпъ. Легко себъ представить, что пережили и самъ К., и его молодая жена въ эту страшную ночь! Разсказъ этотъ переданъ мною безъ

всякаго преувеличенія.

Братья Тростенецкіе, изъ коихъ одинъ врачъ, разсказывали, что, когда ихъ наканунъ задержали въ Гюстровъ и когда одинъ изъ нихъ, выйдя изъ вагона безъ багажа, узналъ, что необходимо выгрузить багажъ, собрался вернуться въ вагонъ, то солдатъ выгналъ его изъ вагона ударомъ приклада. Въ это время г. Т. услыхалъ, какъ офицеръ кричалъ: "этихъ русскихъ необходимо разстрълять сегодня же!"

Одна женщина, высаженная изъ вагона на вокзалѣ въ Штетинѣ, увидавъ, какъ грубо нѣмцы обращаются съ русскими, придя въ отчаяніе, неудержимо разрыдалась. На нее налетѣлъ унтеръ-офицеръ, ударилъ и приказалъ замолчать. Но, не въ силахъ совладать съ собой, женщина продолжала рыдать. Тогда взбѣшенный унтеръ-офицеръ взвелъ курокъ револьвера и прицѣлился въ нее. Его руку отвелъ какой-то подбѣжавшій нѣмецъ, крикнувшій при этомъ, что солдаты не имѣютъ права разстрѣливать беззащитныхъ женщинъ. Окончательно разсвирѣпѣвшій унтеръ-офицеръ го товъ былъ пристрѣлить женщину и своего же нѣмца, но, къ счастью, во-время подоспѣлъ офицеръ, тотчасъ же убравшій не въ мѣру ретиваго унтеръ-офицера съ дежурства на вокзалѣ. Все это подтвердили очевидцы.

Я могъ бы вспомнить еще много случаевъ безчеловъчно-грубаго отношенія нъмцевъ съ своими врасплохъ попавшимися курортными гостями. Но полагаю, что для нагляднаго представленія объ этомъ достаточно и разска-

заннаго.

Итакъ, "позавтракавъ" кружкой кофейнаго пойла, мы расположились на школьномъ дворъ, благо, погода была хорошая, знакомились, дълились впечатлъніями. Нъсколько разъ выходило къ намъ наше ближайшее административное начальство брандъ-инспекторъ въ синемъ военнаго покроя сюртукъ съ плоскими бълыми металлическими пуговицами и жгутами-погонами. Ехидный старичокъ старался быть любезнымъ, скалилъ зубы и изображалъ пріятную улыбку на своемъ бульдогообразномъ съ подстриженными усами лицъ. На всъ вопросы о нашей судьбъ онъ отвъчалъ невъдъніемъ.

— Не знаю, ничего, господа, не знаю. Вотъ пріъдетъ

комендантъ, и все выяснится.

И воть грозное наше военное начальство въ лицъ коменданта Ростока явилось. Это былъ, ставшій впослъдствіи знаменитымъ своимъ звърскимъ обращеніемъ съ русскими плънными, полковникъ Трескоу. Имя его теперь широко извъстно у насъ въ Россіи по газетнымъ сообщеніямъ.

Съ минуты вступленія коменданта въ школу, началась буря. Дѣло въ томъ, что о запретѣ куренія вообще пока рѣчи не было. Мы были лишь предварены, что курить мы

можемъ на дворъ; въ здани же школы куреніе воспрещалось. Плънные не успъли еще привыкнуть къ дисциплинъ, и кто-то вошелъ въ школу со двора, продолжая курить. На курящаго налетълъ комендантъ:

— Не смъть курить! Бросить папиросу!

Курильщикъ, не зная, что предъ нимъ само всемогущее военное начальство, въ лицъ коменданта, началъ было, доказывать, что вообще курить не запрещено. Разумъется, споръ былъ неумъстенъ. Послъдовало: "Молчаты! Руки по швамъ!"—и поъхало.

Затъмъ взбъщенный комендантъ выскочилъ къ намъ

на дворъ. Мгновенно толпа сгрудилась возлъ него.

— Вы тамъ у себя въ Россіи къ порядку не привыкли, такъ я васъ пріучу къ порядку! — раздались обычнымъ лающимъ команднымъ голосомъ слова привътственной

рѣчи.

Затъмъ послъдовалъ рядь запретовъ, угрозъ и предписаній. Курить—нельзя, кто будетъ замъченъ съ папиросой—разстрълять. Если въ школъ почему-либо начнется пожаръ—стръльба пачками по окнамъ, живымъ никто не уйдетъ. Безпрекословное подчиненіе унтеръ офицеру, за малъйшее непослушаніе—строжайшее наказаніе вплоть до разстръла. Такое же безпрекословное подчиненіе пожарнымъ властямъ. О выходъ въ городъ и помышлять не смътъ. За продовольствіе—платить, кто не въ состояніи платить—на общественныя работы. Вставать въ б часовъ, со двора въ школу въ 9 вечера. Спать—при полномъ освъщеніи. Въ уборную съ наступленіемъ темноты ходить по одиночкъ съ разръшенія караула, въ противномъ случаъ, если соберутся нъсколько человъкъ одновременно—стрълять, и т. д.

Все это выкрикивалось ръзко, коротко, опредъленно.

Тотчасъ же одному изъ караульныхъ солдатъ съ заряженнымъ ружьемъ приказано было достать лъстницу и взобраться на крышу навъса надъ выходившей во дворъ школьной дверью для лучшаго наблюденія сверху за нашимъ поведеніемъ.

— Ну, знаете, дъло дряны—обратился ко мнѣ московскій купецъ, г. Я—сонъ, когда комендантъ окончилъ свою рѣчь:—не выйти намъ живыми отсюда. Всѣхъ перестрѣляютъ. Предлогъ придумать не мудрено.

Въ сущности, подъ гнетомъ этой мысли мы всѣ жили первые дни плъна. Я самъ далеко не былъ убъжденъ, что

выберусь живымъ. Но я пытался, здраво разсуждая, ободрять другихъ:

— Нашъ арестъ сплошное недоразумъніе. Мы не военноплънные, а мирные люди, возвращавшіеся съ курортовъ; по международному обычаю насъ не имъли права задержать. Нъмцы обязаны были дать намъ срокъ на выъздъ. Подвергать насъ насиліямъ при такихъ условіяхъ военная власть тѣмъ

болѣе не въ правъ.

— Я очень имъ нужно право, — возражалъ особенно мрачно настроенный вышеупомянутый г. Я-сонъ (онъ чувствовалъ себя очень плохо подъ вліяніемъ сильной сердечной болѣзни, отъ которой ѣздилъ лѣчиться въ Наугеймъ).— Вы взгляните на эту звѣрскую солдатскую рожу: насторожился, каналья, и только ждетъ удобнаго случая, какъ бы пальнуть.

Дъйствительно, среди караульныхъ солдатъ попадались звърскія рожи, которыя такъ и шныряли и впивались глазами въ плънныхъ, держа наготовъ ружье. Напряженнотяжело чувствовали мы себя подъ гнетомъ непрестаннаго наблюденія нашего военнаго караула, пока не привыкли

къ нему.

Вскоръ послъ отъъзда коменданта намъ приказано было разойтись по своимъ камерамъ и дожидаться объда, который объщали дать около часу дня. Но напрасно ждала наша камера: объда мы въ этотъ первый день вовсе не получили; уже часовъ въ пять пожарники утъшили насъ сообщеніемъ, что на первый разъ вышло недоразумѣніе, заказанныхъ объдовъ не хватило, но зато на слъдующій день нашей камеръ объды будутъ выданы въ первую очередь. Дъйствительно, на слъдующій день около часу по полудни пожарники, въ сопровожденіи толстаго нъмца-хозяина ближайшаго ресторана — и двухъ нъмокъ-прислугъ, торжественно ввалились съ ведромъ какого-то кушанья. Велико же было наше разочарованіе, когда вмісто обіда, хотя бы въ самомъ скромномъ понятіи этого слова, мы получили по небольшой мискъ ягоднаго навара съ плававшими въ немъ нъсколькими вишнями. По выраженію нъмцевъ, этотъ наваръ назывался "фруктовымъ супомъ". Но на супъ онъ былъ такъ же похожъ, какъ плававшія въ немъ вишни-на мясо. Впослъдствіи намъ стали давать болье или менье настоящій супъ, но, въ большинствъ случаевъ, онъ представлялъ такую мерзкую бурду изъ, несомнънно, гнилого, разложившагося мяса (что безусловно было удостовърено нашими врачами) въ видъ красныхъ волоконъ съ кусочками стеаринообразнаго жира, что питаться имъ многіе не могли.

Какъ ни печальна была мысль, что намъ, быть можеть, совсъмъ не выбраться или, въ лучшемъ случаѣ, долго не выбраться изъ плъна, надо было смириться, привыкать къ новой обстановкѣ, заводить опредъленный порядокъ жизни: позаботиться о чистомъ воздухѣ, о возможности самимъ пріобрътать пищу, хотя бы въ видѣ молока, яицъ и колбасы, установить при содъйствіи врачей, бывшихъ среди насъ, правильную медицинскую помощь и т. д. Наша камера подала въ этомъ отношеніи примъръ всѣмъ остальнымъ: уже

на второй день плѣна мы выбрали старосту въ лицѣ извѣстнаго петроградскаго врача г. Г—ни, бывшаго въ нашей камерѣ съ женой и дѣтьми, и вручили ему административныя бразды правленія. Быстро былъ налаженъ порядокъ: солома, служившая намъ для спанья, валявшаяся по всей комнатѣ и загрязнявшаяся отъ ходьбы по ней, была нами собрана въ кучи, при чемъ получилось подобіе клумбъ съ проложенными между ними дорожками, каждая клумба была разсчитана на опредъленное количество человѣкъ, изъ которыхъ каждый получалъ свое мѣсто, заведены были дежурные по уборкѣ камеры, установленъ порядокъ освѣженія воздуха, улаженъ вопросъ о пріобрѣтеніи изъ города необходимыхъ припасовъ и т. д. Наша камера получила названіе "образцовой", и другія стали брать съ насъ примѣръ. Къ сожалѣнію, черезъ 3—4 дня пришлось проститься съ г. Г—ни,

котораго мы очень жалъли, какъ опытнаго врача.

Дъло въ томъ, что, въ виду явной тъсноты въ школъ, женщинамъ, семейнымъ и больнымъ людямъ въ, числъ до 60-70 человъкъ, предложено было перебраться въ другое помъщение-въ "навигаціонную школу", гдъ, какъ намъ сказали, насъ ожидали болъе сносныя условія жизни. По поводу этого переселенія начались страшныя волненія. Многимъ хотълось перейти, но останавливала боязнь отдълиться отъ общей массы своихъ, иные полагали, что нъмцы готовятъ семейнымъ людямъ ловушку—разръшатъ перейти мужьямъ вмъстъ съ женами, а затъмъ, подъ предлогомъ недостатка мъста, мужей вернутъ и разлучатъ съ женами. Иные, наоборотъ, всячески стремились перейти-здоровые, въ ущербъ интересамъ дъйствительно больныхъ, записывались въ число ихъ, люди одинокіе "приписывались" къ семействамъ знакомыхъ въ видъ родственниковъ, и т. д. Послъ цълаго ряда треволненій, какъ то поздно вечеромъ толпу человъкъ около 100 увели подъ конвоемъ. Какъ мы потомъ узнали, отдълившихся отъ насъ въ новомъ помъщеніи ждали такія же неприглядныя условія жизни. Развѣ только обѣдъ-супъ стали отпускать немногимъ лучше. Но зато эта партія плѣнныхъ лишилась двора, котораго при навигаціонной школт не имтлось (ихъ выпускали гулять на крышу). Насъ же возможность быть цълый день на воздухъ только и спасала.

Съ уходомъ нашихъ товарищей стало посвободнъе. Выбрали новаго старосту, стали заводить новые порядки. Они ознаменовались тъмъ, что мы ръшили пріобръсти вскладчину за свой счетъ мъшки для соломы. Таковые были заказаны мъстному отдъленію пресловутой берлинской фирмы

Вертхеймъ \*).

<sup>\*)</sup> У этой фирмы въ Берлинъ и большинствъ крупныхъ городовъ Германіи огромные магазины съ тысячами служащихъ, гдъ можно купить ръшительно все; товары дешевы и приглядны на видъ, но

Когда солома была уложена въ мъшки, послъдніе разложены правильными рядами, мусоръ вынесенъ и пыль вытерта-камера преобразилась до неузнаваемости. Къ намъ потянулись сосъди, чтобы полюбоваться нашимъ порядкомъ и взять съ насъ примъръ. Вскоръ ръшено было завести мъшки для всъхъ камеръ, неимущимъ, въ томъ числъ крестьянамъ, купить таковые за счеть имущихъ. Сладко выспались мы въ первую ночь на нашихъ новыхъ ложахъ. Правда, дешевые мъшки (они стоили что-то около 70 коп. штука) были коротки, достаточно жестки и пылили невъроятно, благодаря ръдинъ холста, но все же лежать на нихъ стало куда опрятнъе, чъмъ на голой соломъ. Скоро обзавелись мы дешевыми простынями, одъялами и подушками изъ ваты и устроились такимъ образомъ (очень, конечно, относительно) прилично. Спать мъшали только яркій свътъ газа, горъвшаго, въ цъляхъ наблюденія за нами, всю ночь, и частое хожденіе карауловъ и пожарныхъ, да невъроятный храпъ многихъ сосъдей. Но въ защиту отъ яркаго свъта газа нъкоторые стали спать подъ зонтиками, а въ защиту отъ шума, производимаго приходами караула, и отъ храпа-мы съ сосъдомъ завели себъ резиновыя затычки для ушей (нъмецъ гораздъ на выдумку!), пріобрътенныя у того же Вертхейма.

Постепенно попривыкли мы къ новой жизни. Завелось у насъ немудреное хозяйство-ложки и плошки для супа (другихъ блюдъ къ объду намъ не давали), полотенца для вытиранія посуды, завели покупавшіеся вскладчину чай и сахаръ (то и другое въ Германіи очень плохого качества), хлъбъ, яйца, колбасы (пресловутая "колбасная" страна напрасно славится своими колбасами и ветчиной-то и другое у насъ въ Россіи куда лучше!) и проч. Но подобный порядокъ далеко не такъ скоро завелся въ другихъ камерахъ; наша камера оказалась одной изъ самыхъ, такъ сказать, "домовитыхъ". Въ то время, какъ мы спали на тюфякахъ, въ другихъ камерахъ долго не могли завести ихъ. Тяжело было видъть почтенныхъ старцевъ, пожилыхъ дамъ, лежавшихъ на кучахъ соломы, постепенно пріобръвшей очень неряшливый видъ. Къ слову сказать, по поводу нашихъ дамъ: несмотря на ужасающія условія и неудобства жизни, онъ всь, за малыми исключеніями, ухитрялись слѣдить за своей внъшностью, и хотя многія, потерявъ поклажу, обладали всего однимъ платьемъ, которое носили сплошь, не снимая даже ночью, тъмъ не менъе онъ продолжали соблюдать пригляд-

на самомъ дълъ эта пресловутая вертхеймовская дешевка весьма низкопробна, по пословицъ "дешево, да гнило"; хороши лишь грошовыя вещи хозяйственнаго обихода, отъ которыхъ не требуется особаго качества матеріала и выдълки; платье же, напримъръ, крайне дешевое и красивое на видъ, никуда не годится; оно быстро изнашивается, благодаря низкопробному матеріалу).

ный видъ, и примъръ ихъ въ этомъ отношеніи вліялъ благотворно на мужчинъ, которые, не будь дамъ, быстро опустились бы. Хотя отношенія между всъми плънными установились самыя товарищескія, но стъсненій мы другъ другу отнюдь не чинили. Даже самые щекотливые вопросы уладились какъ-то сами собой... Всъ были равны, но дамы наши пользовались полнымъ уваженіемъ, мужчины, елико воз-

можно, старались щадить ихъ скромность.

День распредълялся такимъ образомъ: вставали въ 5—6 часовъ, бъжали во дворъ (въ которомъ росло нъсколько деревьевъ) подышать чистымъ съ утра воздухомъ, часовъ до 8 продолжалось умыванье, благодаря длинной очереди у умывальника, потомъ-кофейное пойло, а затъмъ утро посвящалось стиркъ и сушкъ бълья во дворъ (чъмъ занимались безъ исключенія всъ дамы и мужчины, независимо отъ своего общественнаго положенія, возраста и званія), въ часъ-жалкій объдъ, въ видъ миски мерзкаго супа, затъмъ послъобъденный отдыхъ, совъщанія нашихъ старостъ во дворъ по разнаго рода вопросамъ общественной нашей жизни, часовъ въ шесть---кружка кофе, и вечеромъ до 9--- все-общее гулянье. Да, это бывали настоящія гулянья, точно въ городскомъ саду: дамы наши, какъ могли, прихорашивались мужчины одъвали воротнички и галстухи, заводились новыя знакомства, слышались шутки, смъхъ, между молодежью обоего пола завязывалось невинное ухаживаніе-каждый утъшался, какъ могъ. Бывали на подобныхъ гуляньяхъ любопытные случаи. Помню, какъ-то въ воскресный день появился аккуратный нъмчикъ съ цилиндромъ на головъ \*). Оказалось, что онъ былъ нъмецъ-русскій подданный, возвращавшійся въ Россію съ невъстой нъмецкой подданной, и оба попали въ плънъ. Такъ вотъ, чтобы не измънять воскресному германскому обычаю, аккуратный нъмецъ напялилъ на голову цилиндръ. Но на этотъ столь неумъстный при нашей арестантской обстановкъ головной уборъ устремилось столько любопытныхъ взглядовъ, что цилиндръ быстро исчезъ.

Въ 9 часовъ вечера голосъ грубаго унтера гналъ насъ спать, и тутъ-то начиналось самое тяжелое время: наступала для многихъ безконечно долгая безсонная ночь, когда вспоминались родина, ужасы войны, вспоминались близкіе люди, оставшіеся на произволъ судьбы, страдавшіе душой за насъ въ полной неизвъстности, что ста-

<sup>\*)</sup> Въ Германіи по праздникамъ всякій уважающій себя нѣмецъ, будь онъ сапожникъ или мастеровой, украшаетъ себя допотопнымъ цилиндоомъ, пріобрътая видъ факельщика. Любопытно замѣтить, что въ Ростокъ цилиндръ представляетъ неизмѣнный каждодневный головной уборъ трубочистовъ, которые къ тому же всѣ ѣздятъ на велосипедахъ. Трубочистъ на велосипедъ съ цилиндромъ на головъ, съ черными отъ сажи лицомъ и руками, съ метлой, ведромъ и гирями за спиной—зрълище довольно занятное.

лось съ нами. Особенно страдали семейные люди, разлученные съ семьями. Страдали и душой, и тъломъ глубокіе старцы и тяжело больные люди, иной разъ всю ночь не смыкавшіе глазъ. И сколько разъ случалось: заснешь, водворится въ камеръ тишина, и вдругъ чей-нибудь отчаянный крикъ или судорожныя рыданія жутко нарушатъ покой: то вспомнились кому-либо на яву или привидълись во снъ семья, родина, домъ, и долго бъдняга не можетъ успокоиться.

А подъ окнами на улицъ—гулъ голосовъ огромной толпы нъмцевъ, не расходившихся до поздней ночи. Днемъ, съ утра до сумерекъ, они любовались на насъ сквозъ ръшетку въ воротахъ, а вечеромъ устраивали гулянъя подъ нашими окнами. Какъ мы потомъ узнали, ростокскіе нъмцы были въ полномъ убъжденіи, что всъ мы шпіоны и преступники, и что рано или поздно насъ поведутъ на разстрълъ. И, простаивая долгіе часы, они съ нетерпъніемъ ждали ръдкаго зрълища. Къ счастью для насъ, имъ не удалось его дождаться.

А то, бывало, тишину ночи ръзко нарушать воинственныя пъсни проходящихъ по улицъ войскъ. Для насъ солдаты изобръли нарочитую пъсенку на музыку извъстной излюбленной оперетки, шедшей весной повсюду въ нъмецкихъ театрахъ. Слова этой пъсни были переиначены слъдующимъ образомъ:

Русскіе всѣ—преступники, Страна ихъ—поганое мѣсто, Французы лучше ихъ немногимъ, Но по шеямъ получатъ они тоже.

Такой пошлой пъсенкой весьма часто угощали насъ во время плъна наши "культурные" враги! Распъвалась эта пъсенка очень воинственно-побъдно. Нъмцы торжествовали свою грубую власть надъ нами, беззащитными плънниками!

Вообще, въ первые дни войны настроеніе у нихъ было чрезвычайно приподнятое. Въ честь побъдъ въ Бельгіи чуть ли не ежедневно трезвонили колокола, и этотъ побъдоносный оглушительный трезвонъ, раздававшійся съ колокольни кирки, сосъдней со школой, производилъ на насъ, плънныхъ, удручающее впечатлъніе. Газетъ намъ не разръшали читать, но всъ новости, выгодныя для нъмцевъ, намъ сообщали пожарники. Разумъется, въ большинствъ случаевъ, сообщался вздоръ. Такъ, однажды, пожарный вахтеръ (помощникъ брандъ инспектора), крайне возбужденно-радостно настроенный, принесъ намъ послъднюю новость, вычитанную въ мъстномъ "Ростокскомъ Въстникъ", будто Англія и Японія объявили Россіи войну.

 О, иначе и быть не можеть, — самодовольно-увъренно говорилъ нашъ вахтеръ, весьма похожій на Вильгельма, бла-

з. пл.

годаря высокому росту и приподнятымъ кверху тараканьимъ усамъ: —англичане, а въ особенности японцы — о, это наши

друзья!

Дъйствительно, передъ началомъ войны нъмцы носились съ японцами чрезвычайно, шумно чествовали ихъ на улицахъ, въ ресторанахъ и т. д. Послъ сообщенія вахтера, намъ случайно удалось достать тотъ номеръ "Ростокскаго Въстника", въ которомъ говорилось объ объявленін Японіей войны Россіи. Въ заголовкъ номера жирными буквами, съ вершокъ величиною, красовалось сообщеніе: "Японія объявила Россіи войну!" Велико же было смущеніе нъмцевъ, когда стало опредъленно извъстно, что не только Англія, но даже Японія объявила войну имъ же, а не Россіи. Даже нашъ вахтеръ потерялъ свой бравый, самоувъренный видъ,

напившись съ горя.

Такъ изо дня въ день тянулась наша подневольная жизнь въ Ростокской школъ-тюрьмъ. Будущее было безпросвътно. Ходили самые разнообразные слухи, плодившіеся ежедневно во множествъ, но правды эти слухи ръшительно въ себъ не заключали, представляя, въ большинствъ случаевъ, сплошные вымыслы нашихъ сотоварищей: одинъ выскажетъ догадку, другой прибавить къ ней заключеніе, третій передасть ее уже въ видъ достовърнаго извъстія, и всъ волнуются, обращаясь другъ другу съ вопросомъ: "Вы слышали? Говорятъ..." Это "вы слышали? говорятъ..." стало положительно страшнымъ для насъ зломъ: не было возможности уединиться, уйти въ себя хоть на нъсколько минутъ, прочесть страницу книги (таковыя кое-у-кого имълись) — ежеминутно къ вамъ подходили, ежеминутно, разстраивая себя и васъ, задавали ненавистный вопросъ и дълились нелъпыми, ни на чемъ не основанными, слухами. Нервы напрягались до чрезвычайности. Подъ вліяніемъ этой нервной напряженности, увеличивавшейся для курильщиковъ лишеніемъ возможности курить, подъ вліяніемъ недоъданія и плохого сна всѣ мы худѣли, выцвътали, начинали хворать. Были уже два случая подозрительныхъ заболъваній тифознаго свойства. Необходимость спать, почти не раздъваясь, невозможность вымыться, хоть сколько-нибудь сносно, неопрятность нашихъ спальныхъ помъщеній, спертый душный воздухъ въ нихъ, недоброкачественная пища-все это сулило возможность эпидемическихъ заболъваній, составляло предметь сильныхъ тревогъ нашихъ врачей, заставляло призадуматься и штабсъ-арцта Сальке, ежедневно навъщавшаго насъ и, надо отдать ему справедливость, относившагося къ намъ достаточно внимательно.

Прошло недъли двъ, и неожиданно въ нашей жизни наступила перемъна. Мы узнали, что ненавистный комендантъ Трескоу ушелъ на войну, и что назначенъ новый комендантъ. Первое появленіе его среди насъ было въ высокой

степени забавнымъ. Полковникъ этотъ (видимо, призванный изъ отставныхъ) представлялъ высоченнаго роста старика, достаточно уже дряхлаго, съ дряблымъ лицомъ багроваго цвѣта, украшеннымъ краснымъ носомъ съ грушевиднымъ нарощеніемъ къ концу багрово-сизаго цвѣта, свидѣтельствовавшимъ, что обладатель его, какъ говорится, "весьма не дуракъ выпить". Появленіе его было картинно-театральнымъ. Желая нагнать на насъ страху, воинственный старикъ обрушился на насъ съ громомъ и молніями своихъ рѣчей, приказаній и ругательствъ. Но... никто его не испугался. Очень ужъ у него былъ забавный опереточный видъ; чувствовалось, что вовсе онъ не такъ грозенъ, какъ хотѣлъ казаться.

Началась суета невъроятная: насъ считали, пересчитывали, выстраивали, перестраивали, гоняли съ одной стороны двора на другую. Комендантъ ругался и кричалъ, обращаясь къ мужчинамъ; умильно улыбался, любезничалъ и шутилъ, обращаясь къ дамамъ. Я вообще, всъ его распоряженія были удивительно сумбурны. Наконець, насъ раздълили на три группы: въ первую вошли всъ плънные въ возрастъ до 45 лъть. во вторую—свыше 45 лътъ, третья группа состояла изъ людей всъхъ возрастовъ, считавшихъ себя больными или по бользни неспособными къ военной службъ. Этотъ разрядъ оказался наиболъе многочисленнымъ. Комендантъ подходилъ къ каждому изъ числа этой группы, задавалъ краткій вопросъ, на глазъ опредълять наличность той или иной бользни и величественнымъ мановеніемъ руки гналъ допрошеннаго: либо "одесную", въ разрядъ людей, признанныхъ больными, либо "ошую", въ разрядъ признанныхъ здоровыми. Послъднихъ оказалось, разумъется, подавляющее большинство. Бывали любопытные случаи. Третьимъ отъ меня стоялъ англичанинъ (въ то время стали брать въ плѣнъ и англичанъ), мистеръ Вильсонъ, техникъ по ремеслу, малый коренастый, здоровякъ, истый англійскій челов' вкъ удивительной выдержки, хладнокровія и самообладанія.

— Чъмъ боленъ?—грозно воззрился на него комендантъ. Ни звука не понимая по-нъмецки, мистеръ что-то отвътилъ по англійски.

— Къ чорту—собачій языкъ!—вдругь разсвирѣпѣлъ комендантъ.—По-нѣмецки говорить, "швейнехундъ"! Доннервэттеръ, тысяча чертей \*)!

Мистеръ спокойно произнесъ еще нъсколько словъ.

— Молчать, свиная собака,—схватилъ его коменданть за плечо.—Вонъ, прочь, долой!

Мистеръ смърилъ разсвиръпъвшаго, брызгавшаго слюной, потъшнаго въ своемъ гнъвъ старика холодно-презри-

<sup>\*)</sup> Швейнехундъ—въ переводъ свиная собака, излюбленное ругатель тво, съ которымъ къ намъ обращались офицеры. Доннервэттеръ-приблизительно значитъ: громъ и молнія.

тельнымъ взглядомъ, ступилъ 3—4 шага въ сторону, сплюнулъ и направился дальше.

— Вы?—налетълъ комендантъ на слъдующаго.

Это былъ еврейчикъ. Бъдняга дрожалъ отъ страха. —Я—съ курорта...—пролепеталъ онъ.—У меня: сердце

печень и легкія...

— Ха-ха!— обрадовался комендантъ. — Прибавьте еще: почки, желудокъ и мозгъ. У меня тоже, у меня тоже все это имъется. Вонъ, прочь, долой!..

Несчастливецъ поплелся "ошую".

Наступила моя очередь.

— Вы?

— Хроническій ревматизмъ, бользнь сердца, катарръ желудка, —послъдовалъ внушительный отвътъ, сопровождаемый мрачнымъ взглядомъ.

Строгій взглядъ воззрился на мое лицо, мгновенье и величественное мановеніе руки направило меня "одесную".

Скоро своеобразный медицинскій осмотръ быль конченъ. Счастливцы, попавшіе въ число больныхъ, волновались, ожидая ръшенія участи, надъясь, не отпустять-ли ихъ. Но положительныхъ результатовъ этотъ смотръ ръшительно никакихъ не имълъ.

Нашумъвъ и накричавъ вдоволь, грозный нашъ комендантъ разсыпался вълюбезностяхъ передъ нашими дамами, вдругъ смягчился и неожиданно объявилъ, что всъ желающіе могуть... выйти на свободу, т. е. поселиться на частныхъ квартирахъ въ городъ. Желающимъ приказано было подходить къ коменданту для полученія разръшительныхъ свидътельствъ. Милость эта, столь неожиданно на насъ свалившаяся, такъ не вязалась со всти предшествовавшими угрозами, строгостями, съ этими разными нелъпыми сортировками по возрасту, полу и проч, что многіе отнеслись къ разръшенію поселиться въ городъ какъ-то недовърчиво. Кромъ того, у большинства не было денегь для жизни въ гостиницахъ или на частныхъ квартирахъ (въ школъ за продовольствіе денегь пока еще не взыскивали), да и страшно было выходить на свободу, зная, насколько враждебно отношеніе къ намъ ростокскихъ нѣмцевъ. Поэтому сравнительно небольшое число плѣнныхъ воспользовалось объявленной милостью и запаслось разръшительными надписями на наскоро написанныхъ заявленіяхъ или визитныхъ карточкахъ. Разръщенія сыпались щедрой рукой: ихъ получали и больные и здоровые, и мужчины и женщины, и пожилые и молодые.

Когда коменданть уѣхалъ, начались всеобщія волненія. Старосты наши тотчасъ собрались для рѣшенія жгучаго вопроса: разумно ли воспользоваться разрѣшеніемъ выйти въ городъ, въ виду того, что осуществить это право могли,

вслъдствіе отсутствія средствъ и по другимъ соображеніямъ, далеко не многіе. Вынесено было такое ръшеніе: изъ чувства товарищества разъединяться не слъдуеть; пока мы будемъ вмъстъ, на нашей сторонъ будетъ больше силы; если уйдутъ люди состоятельные, люди высокихъ положеній (съ ними нъмцы какъ-никакъ считались) - положеніе оставшихся, несомнънно, ухудшится; добиваться свободы намъ нужно сообща, а не въ разбродъ; уходить въ городъ людямъ имущимъ не слъдуетъ еще и потому, что право выхода на свободу имъ разръшено при условіи уплаты брандъ инспектору сполна денегь за продовольствіе въ школѣ, почему, съ уходомъ имущихъ и уплатой ими этихъ денегъ, люди неимущіе попадутъ окончательно въ кабалу нъмцевъ (брандъ-инспекторъ постановилъ взыскивать съ каждаго плѣннаго, въ томъ числъ съ дътей, по 3 марки, т. е. 1 р. 56 к. въ день-безсовъстная плата, принимая во вниманіе наше скотское содержаніе, которое не могло обходиться дороже 15-20 коп.).

Въ первыя минуты съ этимъ рѣшеніемъ согласились всѣ: желавшимъ свободы неловко было идти наперекоръ мнѣнію большинства. Но прошелъ часъ-другой, себялюбіе восторжествовало, и въ тотъ же день многіе насъ покинули. Первыми ушли наши милліонеры и, вообще, люди состоятельные, имѣвшіе при себѣ значительныя суммы денегъ. На радостяхъ они безпрекословно уплачивали брандъ-инспектору изрядную

сумму за продовольствіе.

Въ теченіе ближайшихъ двухъ-трехъ дней ушло человѣкъ полтораста. На первыхъ порахъ къ намъ доходили слухи, что живется имъ и на свободъ плохо, что нъмцы относятся къ нимъ враждебно, что въ одной гостинницъ нъмцы-офицеры, подъ угрозой скандала, потребовали у хозяина выселенія всъхъ поселившихся тамъ русскихъ, что въ другой гостинницъ были будто бы выбиты стекла въ окнахъ. Но постепенно слухи эти улеглись, и мы узнали, что большинству счастливцевъ, вырвавшихся на свободу, живется болѣе или менѣе сносно. Въвиду того, что съ постепеннымъ уходомъ большого количества сотоварищей-почти всъхъ имущихъ-сплоченность наша сама собой распадалась, уйти въгородъ ръшили и всъ остальные сколько-нибудь имущіе плънные, въ особенности, люди женатые. Жизнь на частной квартиръ, возможность какъ слъдуетъ вымыться, скинуть залоснившееся платье и надъть другое, по-человъчески выспаться на кровати и прилично поъсть за столомъ-представлялось неимовърнымъ счастьемъ! Но, когда на четвертый день я подалъ нашему брандъ-инспектору заявленіе о желаніи выйти изъ школытюрьмы и поселиться съ женой въ гостинницъ-я и другіе мои сотоварищи получили ръшительный отказъ. Мы опоздали! Какъ мы потомъ узнали, комендантъ, давъ, подъ вліяніемъ вспышки добродушія, разръшеніе всъмъ выходить въ городъ,

превысилъ власть и получилъ жестокій нагоняй отъ высшаго своего начальства изъ г. Альтоны (городъ на берегу Эльбы, гдъ сосредоточена высшая окружная военнная власть, которой подвъдомственъ былъ и Ростокъ). Подъ вліяніемъ этой нахлобучки, комендантъ ръзко измънилъ свое отношеніе къ плъннымъ, отмънилъ право дальнъйшаго выхода изъ школы въ городъ, и въ отношеніи успъвшихъ воспользоваться этимъ правомъ установилъ всякія строгости, предписавъ, чтобы живущіе въ гостиницахъ и на частныхъ квартирахъ безвыходно сидъли дома въ теченіе круглыхъ сутокъ, за исключеніемъ одного часа времени между 10 и 11 ч. утра, въ теченіе какового времени имъ разръшалось выходить въ городъ для покупокъ. Впослъдствіи оказалось, что, какъ ни тяжко намъ жилось среди всяческихъ лишеній и испытаній въ неволѣ, которой суждено было еще долго продолжаться, но многіе наши товарищи, поселившіеся на частныхъ квартирахъ, намъ позавидовали: живя въ одиночку, какъ бы подъ домашнимъ арестомъ, они изнывали и томились подъ гнетомъ тоски, подавленнаго, постоянно тревожнаго настроенія, при полной почти невозможности получать извъстія со стороны, впадали въ уныніе, ничъмъ не могли заняться, тогда какъ мы, привыкнувъ, болъе или менъе, къ жестокимъ лишеніямъ, жили обширнымъ обществомъ вмъстъ. Обстановка жизни была ужасна, вскоръ она стала еще хуже, но на людяхъ, какъ говорится, и смерть красна!

Нъкоторую надежду принесло извъстіе, что плъннымъ, заявившимъ себя больными, будетъ учиненъ настоящій ме: дицинскій осмотръ. Дъйствительно, докторъ Сальке ежедневно внимательно осматривалъ насъ по-очереди, заносилъ больныхъ въ списки съ перечисленіемъ обнаруженныхъ болъзней и съ отмътками-годенъ ли тотъ или иной больной къ несенію военной службы, но составленіе этихъ списковъровно ни къ чему не повело. Оно только прибавило намъ лишнія волненія (вообще, съ этого времени началось кропотливое составленіе всевозможныхъ, самыхъ разнообразныхъ списковъ: по въроисповъданію, національности, возрасту, и т. д., и вся эта кропотливая работа, которая изматывала наши нервы, ни къ чему не привела; распоряженія нашихъ властей были удивительно нелъпы, сумбурны, въ большинствъ случаевъ противор вчили одно другому). Даже людей старыхъ, опасно больныхъ, несмотря на старанія доктора Сальке, комендантъ не разръшалъ отпускать жить въ городъ, въ то время, какъ здоровая молодежь жила на свободъ. Здоровье тяжелобольныхъ ръзко ухудшалось, нервы напрягались и раздражались до послъдней степени, слъдствіемъ чего являлись

иной разъ ръзкія столкновенія съ начальствомъ.

Былъ, между прочимъ, такой случай. На третьей недълъ плъна, въ нашу камеру, гдъ было

нъсколько посвободнъе, чъмъ въ другихъ, перебрался одинъ кавказскій человъкъ, который почему-то получилъ среди насъ прозвище Карузо. Онъ съ трудомъ ходилъ и жаловался на сильный туберкулезъ ногь, что подтвердилъ и врачебный осмотръ, причемъ докторъ Сальке тщетно старался добиться для него разръшенія жить на частной квартиръ въ городъ. Этотъ Карузо былъ прелюбопытный малый. Истый "восточный человъкъ", говорившій по-русски съ сильнымъ кавказскимъ акцентомъ, малый молодой и красивый, онъ былъ большой весельчакъ и балагуръ, довольно легко мирившійся съ тягостями нашей подневольной жизни. Море, какъ говорится, было ему по-кольно, гораздь онъ быль на всякую штуку, способенъ на всякій отчаянный поступокъ. Несмотря на крайнія строгости, онъ умудрялся доставать коньякъ и папиросы, которыя ходилъ курить въ подвалъ школы, найдя тамъ укромный уголокъ. Большой ловеласъ, онъ уже намъчалъ себъ жертву среди краснощекихъ фрейлейнъ, носившихъ намъ объдъ, и съ одной изъ нихъ готовъ былъ уже завести интрижку.

— Помилуйте, Карузо, — убъждали его, — какъ вы не бои-

тесь: въдь поймаетъ васъ солдатъ-разстръляетъ.

— Меня поймаетъ?—ухмылялся онъ безпечно:—нътъ еще такого нъмца, который бы меня въ чемъ-нибудь поймалъ. Я нъмцевъ не боюсь. Я вотъ они меня боятся—ого, какъ

боятся! Сколько я ихъ уже поколотилъ.

И Карузо разсказывалъ, какъ, живя въ Берлинъ и посъщая ночныя кабарэ, онъ, сговорившись съ пріятелями, устраивалъ избіенія нъмцевъ, почему-либо не пришедшихся ему по вкусу. Побоища эти, начатыя въ стънахъ кабарэ, неръдко завершались уличной дракой, вмъшивалась полиція, но бъдовый восточный человъкъ, избивъ смертнымъ боемъ десятокъ нъмцевъ, всегда выходилъ сухъ изъ воды. Жилъ онъ, какъ птица небесная: родители его, люди, видимо, состоятельные, посылали ему деньги съ Кавказа, которыя сынокъ съ легкой душой транжирилъ въ Берлинъ, гдъ жилъ все послъднее время.

— Я чъмъ вы вообще занимаетесь, Карузо? спросилъ

я его однажды.

— На скачкахъ играю, —серьезно отвътилъ онъ. —На лошадей ставлю, которыя въ Парижъ скачутъ.

— Какъ-въ Парижѣ? Вы же въ Берлинъ живете?

— Ну, такъ что-жъ! Я по телефону играю. Такое бюро въ Берлинъ есть. Случаются большіе выигрыши. Только тяжелая эта работа.

— Тяжелая?

— Понятно. Встанешь часовъ въ 10, часа три изучаешь по разнымъ справкамъ и записямъ лошадей, которыя скачутъ въ этотъ день, въ часъ идешь въ бюро къ телефону,

WAS TO THE TOTAL OF THE TANK O

дълаешь въ Парижъ заказы на ставки, потомъ въ кофейной весь день проторчишь, вечеромъ по телефону узнаешь. успъхъ или проигрышъ, на радостяхъ или съ горя весело пообъдаешь, ну, потомъ ночью гдъ-нибудь часовъ до 5. Тяжелая работа! Сюда я какъ бы на отдыхъ попалъ: чѣмъ не жизнь--- лежишь цълый день, сходишь покуришь, погуляешь, съ разными людьми поговоришь. Мнъ и свободы-то особенно не нужно: на что мнъ она-въдь скачки съ наступленіемъ войны прекратились... Вотъ, только ноги болятъ.

Со своимъ туберкулезомъ ногъ, который, въроятно, онъ сильно запустилъ, благодаря нелъпой жизни на свободъ, безпечный кавказскій челов'ькъ, обреченный, видимо, на тяжкія осложненія бользни, не унываль. Однако, подъ вліяніемъ бользни, ему стало невтерпежъ. Однажды, вечеромъ, онъ, въ присутствіи унтера, ръзко сказалъ военному врачу:

– Я больше жить здъсь не могу. Вы меня уморите. Вы всъхъ насъ уморите. Развъмыслимо жить въ такой скотской обстановкъ!

Это, конечно, была сущая правда. Унтеръ такъ и под-

скочилъ.

— А! Вы смъете кричать, что мы васъ моримъ! Вы смъете оскорблять насъ, культурныхъ людей, столь гуманно съ вами обращающихся! Вы забываете, что ваши варвары гноять нашихъ благородныхъ братьевъ въ тюрьмахъ и заставляють ихъ помирать съ голоду. Ну, такъ мы всѣмъ вамъ покажемъ!

Унтеръ махнулъ солдатамъ съ заряженными ружьями:

Карузо окружили. Мы испугались и за него, и за себя, за нашихъ женщинъ. Исторія, дъйствительно, могла принять крайне непріятный обороть. Всѣмъ намъ велѣно было разойтись по камерамъ, запереть окна и сидъть безвыходно. Нъмцы стали невъроятно грубы. То и дъло, въ теченіе всей ночи, входили къ намъ солдаты съ заряженными ружьями и свирьпо, съ звърскимъ выражениемъ лицъ, всъхъ насъ осматривали. Мы были готовы на все. Ночь прошла почти безъ сна.

Къ коменданту полетълъ рапортъ. Карузо отъ волненія слегъ. Ему-то, во всякомъ случаъ, грозили суровыя послъдствія. Но его спасъ военный врачъ: вслѣдъ рапорту, въ которомъ унтеръ-офицеръ, понятно, сгустилъ краски, докторъ Сальке послалъ о случившемся свой рапортъ. Вспышку Карузо онъ объяснилъ крайне нервнымъ состояніемъ его, подъ вліяніемъ ухудшившейся болъзни, какъ слъдствія дъйствительно тяжелыхъ условій жизни, и снова настаивалъ на необходимости немедленнаго его освобожденія, какъ равно и всівхъ тяжело больныхъ. Выпустить бъднаго Карузо, конечно, не выпустили, какъ не выпустили и другихъ больныхъ, но онъ былъ спасенъ.

Кстати, скажу нъсколько словъ вообще объ отношеніи къ намъ пожарныхъ и военныхъ, въ бытность нашу въ школъ. Пожарные, въ общемъ, вели себя сносно и особенныхъ ръзкостей не позволяли. Но, конечно, отношение было пренебрежительно-въжливое. А. въ случаъ надобности, не стъснялись они и явно проявлять свое пренебрежение. Такъ, напр., былъ такой случай. Нъкій г. Н., человъкъ вполнъ благовоспитанный, пошель въ уборную; за нимъ слъдомъ направился пожарный. А надо замътить, что уборная представляла собой помъщение вообще довольно-грязное, а нашей плънной публикой, изъчисла простонародья, приведенное въ довольно-таки неприличный видъ. Пожарники давно поговаривали о томъ, что надо насъ всъхъ заставить ежедневно чистить уборную, но провести эту мъру имъ не удавалось, и они были злы на насъ. И вотъ, одинъ изъ нихъ ръщилъ вымъстить свою злобу на г. Н. Дождавшись его выхода изъ уборной, пожарникъ молча указалъ ему на ведро и метелку и коротко приказалъ: "Мыть!"-- Н. возмущенно сталъ объяснять, что онъ ни въ чемъ неповиненъ, но возраженія его были оставлены безъ вниманія, и вымыть уборную, расплатиться за чужіе гръхи, ему таки пришлось.

Послѣ этого случая бывали и повторные, когда плѣнныхъ посылали чистить уборную. Во избѣжаніе этого, мы старались во время прогулокъ по двору держаться подальше отъ нея, тѣмъ болѣе, что близкое сосѣдство съ этимъ зловоннымъ помѣщеніемъ, очищавшимся выгребнымъ порядкомъ, бывало не изъ пріятныхъ!

Отношенія къ намъ военныхъ, въ особенности унтеръофицеровъ, были уже явно возмутительны. Они были безобразно грубы (даже пускали въ ходъ кулаки, о чемъ разскажу позже), бранились и, что всего хуже, издъвались надъ

нами. Въ видъ примъра, приведу два случая.

Г. А—въ, состоятельный кишиневскій купецъ, человѣкъ весьма спокойный, невозмутимый и во всѣхъ отношеніяхъ безобидный, прилегъ однажды въ воскресный день, похлебавъ обѣденную гущу, вздремнуть на свой соломенникъ. Не успѣлъ онъ уснуть, какъ въ камеру ввалился нашъ постоянный унтеръ, подъ прозваніемъ "Пупсикъ", и другой какой-то военный чинъ, совершенно пьяный. При входъ одинъ изъ нихъ произнесъ слово "шпіонъ".

Раздалась команда: "встать!"

Г. А—въ вскочилъ. Нъмцы въ упоръ разглядывали его.
— Въ которомъ часу выъхали изъ Берлина? —послъдовалъ неожиданный вопросъ.

Съ того времени прошло уже болъе 2 недъль, и до-

прашиваемый растерялся.

— Въ восемь, — отвътилъ онъ, наконецъ.

- Нътъ, не въ восемь, а въ половинъ девятаго, —грубо возразилъ допросчикъ.
- Да, кажется, въ половинъ девятаго, скромно согласился г. А—въ.

— А, вамъ—кажется!—насмѣшливо возразилъдопросчикъ и сталъ что-то записывать въ книжку.—Я васъ выучу, чтобы

вамъ не казалось. Сколько пуговицъ на жилеть?

Г. А—въ окончательно растерялся при этомъ нелъпомъ вопросъ и безпомощно посмотрълъ на свой въ чемъ-то провинившійся жилеть. Пьяный нъмецъ вслухъ сосчиталъ пуговицы, записалъ счетъ ихъ въ книжку, какъ говорится, съълъ допрашиваемаго глазами и вышелъ, грозно хлопнувъ дверью. Все это было сплошнымъ издъвательствомъ.

Вспомню еще случай. Однажды, когда одна изъ камеръ улеглась вечеромъ на покой, причемъ многіе не могли заснуть, благодаря сильному, яркому газовому свъту, старшина камеры, г. Д-скій, по просьбъ сосъдей, немного приспустиль огонь въ рожкахъ, настолько, впрочемъ, что въ камеръ продолжало быть достаточно свътло. Вскоръ вошелъ "Пупсикъ".

— Кто смѣлъ приспустить свѣтъ? — грозно крикнулъ онъ, не считаясь съ тъмъ, что камера уже спала.

Старшина поднялся.

- Это я позволиль себь сдълать, потому что ръзкій свъть не даваль спать больнымь и женщинамь.
  - А, вы?! Какъ фамилія? Старшина назвалъ себя.

— Какъ?—переспросилъ Пупсикъ.

Г. Д-скій повторилъ.

Унтеръ подошелъ къ газовому рожку, пустилъ свътъ полнымъ пламенемъ и, проходя мимо старшины, въ 3-й разъ спросилъ.

— Какъ фамилія?

Возмущенный г. Д-скій, продолжая, однако, владъть собой, спокойно сказаль:

- Я вамъ уже два раза назвалъ свою фамилію.

- А, грубить?!--гнъвно бросилъ Пупсикъ и вышелъ,

хлопнувъ, по обыкновенію, дверью.

На слѣдующій день утромъ всѣмъ плѣннымъ приказано было собраться во дворѣ. Явилось начальство—сынъ коменданта Трескоу, молодой офицеръ, столь же непріятный, какъ и его отецъ Послѣдовало распоряженіе внимательно прослушать чтеніе приказа коменданта. Трескоу прочелъ приказъ на нѣмецкомъ языкѣ, затѣмъ принудилъ двоихъ изъ плѣнныхъ объявить содержаніе этого приказа на русскомъ и польскомъ языкахъ. Приказъ гласилъ, что г. Д-скій, за крайне грубое обращеніе съ унтеръ-офицеромъ и явное

неповиновение ему, подвергается на первый разъ легкому

взысканію-трехдневному "среднему" аресту.

— Впредь же, —сказалъ въ заключение Трескоу, —за малъйшее неповиновеніе унтеръ-офицеру, всякій, въ томъ провинившійся, будеть подвергаться строжайшимъ взысканіямъ по законамъ военнаго времени.

Злополучнаго г. Д-скаго тотчасъ окружила стража, которая и отвела его подъ арестъ. Впослъдствіи онъ разсказывалъ, что по дорогъ и стража, и прохожіе издъвались надъ нимъ; заперли его въ почти темное помъщеніе, въ которомъ стояла только голая скамейка; пищу составляли кружка воды и кусокъ чернаго хлъба утромъ и вечеромъ.

- Это вамъ по особой милости хлъбъ даютъ два раза въ день, объяснилъ узнику приставленный къ нему стражникъ:-по настоящему, при "среднемъ" арестъ, хлъбъ полагается разъ въ сутки.

Черезъ три дня г. Д-скій вернулся къ намъ, нравственно

совершенно измученный.

Къ счастью, какъ я выше упомянулъ, мы скоро освободились отъ власти коменданта Трескоу и его сына: они оба пошли на войну и были убиты въ первомъ же сраженіи. Пупсикъ же, къ несчастью, остался съ нами. Въ заключеніе

настоящей главы, скажу нъсколько словъ о немъ.

Молодой нъмчикъ, лътъ 25 ти, онъ до призыва на войну служиль корреспондентомъ въ какой-то экспортной конторъ въ Швеціи, зналъ нъсколько словъ на французскомъ, шведскомъ и русскомъ языкахъ и считалъ себя поэтому вполнъ интеллигентнымъ человъкомъ, но эта интеллигентность была весьма дешеваго сорта. Нагло самоувъренный, дерзкій, грубый, малый-кръпышъ, съ "смазливымъ" лицомъ, онъ импонировалъ женщинамъ и часто хвастался своими романами съ соотечественницами. И нъкоторыя наши плънницы, изъ числа легкомысленныхъ, дарили его нъкоторымъ вниманіемъ. Одна же, съ роскошнымъ парикомъ злато-рыжихъ волосъ, окончательно покорила его сердце, и нашъ унтеръ признавался, что, когда насъ отпустять на волю, онъ не снесеть разлуки и бъжитъ въ Россію вслъдъ за очаровательницей. Но, повидимому, онъ излъчился отъ своей, кажется, не совсъмъ безнадежной страсти, когда одинъ злой язычекъ открылъ ему тайну красоты злато-рыжихъ волосъ...

За свою влюбчивость, нашъ легкомысленный херувимо-

образный унтеръ и получилъ прозвище "Пупсикъ".

# Неделя въ загородномъ кафешантанъ.

Третья пятница, которую мы проводили въ ростокской школъ, была для насъ днемъ знаменательнымъ: въ этотъ день (8 августа) наступила перемвна въ нашемъ житъвбытъв. Объ этой предстоявшей намъ перемвнв настойчиво поговаривали всв послвдніе дни. Говорили, что зданіе школы нужно намцамъ для устройства въ немъ пазарета для раненыхъ и что поэтому насъ переведутъ въ другое мвсто: кто говорилъ—въ какую-то глухую деревушку, кто—въ воен-

ный лагерь, кто-въ казармы.

Подняли насъ наканунъ знаменательнаго дня раньше обыкновеннаго и приказали выстроиться во дворъ Часовъ въ 7 появилось новое начальственное лицо. Это былъ грузный офицеръ, съ толстымъ низколобымъ лицомъ чувственнаго выраженія, производившій общее впечатлъніе тупого, ограниченнаго человъка. Какъ мы тугъ же отъ солдатъ узнали, звали его лейтенантомъ Викерсомъ; онъ былъ призванъ изъ запаса, а до этого служилъ по полиціи, въ должности слъдственнаго чиновника.

Вставъ на скамейку, лейтенантъ приказалъ приблизиться къ нему. Какъ-то непрерывно раскачиваясь, словно танцуя

на пальцахъ ногъ, онъ обратился къ намъ съ рѣчью.

— Съ сегодняшняго дня вы выходите изъподъ власти гражданскаго пожарнаго начальства и вступаете исключительно подъ власть военнаго начальства, въ моемъ лицъ. Надъюсь, что, въ силу этого, жизнь ваща упорядочится. Завтра васъ переведуть въ загородный локаль (помъщеніе), гдъ вамъ будетъ предоставлено больше свободы. Приму мъры къ улучшенію вашего питанія. Возможно, что мнъ даже удастся выхлопотать вамъ право курить. Всъ мужчины будуть помъщаться вмъстъ, на нарахъ, въ одномъ общемъ заль, женщины—на нарахъ же въ отдъльномъ помъщении. Возможность спать на нарахъ, а не на полу, покажется вамь, въроятно, пріятной. Днемъ вы будете сходиться для общей ъды. Требую строжайшаго подчиненія. Завтра посль объда вы двинетесь въ путь. Вещи ваши могутъ быть перевезены на телъгъ за плату 50 пфенниговъ (25 коп.) за каждое мъсто. За продовольствіе и пом'вщеніе съ васъ будетъ взиматься полторы марки въ день (75 коп.). Неимущіе будуть отправлены на общественныя работы.

Ръчь эта была сказана въ довольно приличномъ тонъ, и, хотя самъ Викерсъ производилъ впечатлъніе грубаго и глупаго малаго, но намъ показалось, что съ нимъ можно

будетъ ладить. Мы жестоко ошиблись.

Спозаранку поднялись мы въ слѣдующее утро: надо было уложить наши немудренныя пожитки, все благопріобрѣтенное тюремное хозяйство, весьма цѣнное въ нашемъ положеніи—всякія суповыя миски, тазы для умыванія, кружки, ложки, а, главное, перемѣтить и связать наши мѣшки, набитые соломой, т. к. намъ и впредь предстояло на нихъ спать.

Похлебавъ въ послъдній разъ отвратительную суповую

гущу съ волокнами разложившагося мяса, мы вооружились нашими пожитками и стали ждать распоряженій. Вскоръ намъ приказано было перейти въ сосъдній пожарный дворъ, гдъ мы должны были соединиться съ нашими товарищами, жившими въ навигаціонной школъ. Появился Викерсъ, въ походной формъ, въ сопровождени неизмъннаго Пупсика. Вельно было проходить мимо начальства съ пожитками и уплачивать за нихъ, по количеству мъстъ. Какъ бы ни было мало мъсто, за него брали 50 пфенниговъ. Большинству приходилось уплачивать въ среднемъ по  $1^1/2$ —2 марки (75 к.— 1 рубль). Это былъ явный грабежъ: какъ оказалось, до новаго мъста нашего жительства было всего версты двъ разстоянія, общая для всьхъ пожитокъ тельга не могла стоить дороже 10—15 марокъ (5—8 рублей), а собралъ съ насъ Викерсъ, въроятно, нъсколько сотенъ марокъ. Вообще, этотъ "доблестный" офицеръ оказался мастеромъ выколачивать деньги, и въ этомъ и заключались въ будущемъ главныя его обязанности. Съ жадно горъвшими глазами, онъ осматривалъ багажъ каждаго плъннаго, проходившаго мимо него, и, боясь просчитаться въ количествъ пожитковъ, считалъ, пересчитывалъ, кипятился, оралъ, становился грубымъ звъремъ. Одна изъ женщинъ, не понявщая, куда ей слъдуетъ идти съ чемоданомъ и картонками, была вразумлена ударомъ кулака.

Наконецъ, пожитки нашибыли строго сосчитаны и насъ

выстроили во дворъ.

Тутъ неожиданно началась гроза, пошелъ страшный ливень. Викерсъ съ солдатами поторопился укрыться подъ крышу пожарнаго сарая, мы же и наши чемоданы, которыхъ не позаботились прикрыть, вымокли до того, что все наше платье, бывшее въ чемоданахъ, оказалось впослъдствіи совершенно испорченнымъ, а сами чемоданы, насквозь промокшіе, стали ни на что не годны. Наконецъ, насъ догадались загнать въ сарай, но это было уже лишнее: мы насквозь промокли.

Когда гроза пронеслась и дождь стихъ, насъ снова выстроили во дворъ, и намъ было сказано краткое, но вра-

зумительное напутственное слово:

 Держаться другъ-друга тъсно. Если кто шагнетъ въ сторону, — стрълять по всъмъ безъ разбору. Я вы — кивокъ

въ сторону солдатъ-не зъвать!

Защелкали ружейные затворы—солдаты особенно щеголевато и отчетливо въ устрашеніе насъ зарядили ружья. Это была глупая и пошлая комедія: кому изъ насъ—истощеннымъ, больнымъ, окруженнымъ со всѣхъ сторонъ врагами, могло придти въ голову бѣжать! Я лично, выйдя въ этотъ день впервые за предѣлы нашего двора, чувствовалъ себя такъ, точно вышелъ впервые на воздухъ послѣ дол-

TO STUDY OF THE PROPERTY OF TH

гой изнурительной болъзни: ноги подкашивались и сердце

учащенно билось.

Жалкіе, промокшіе тронулись мы по улицамъ Ростока, доставляя огромное удовольствіе собравшимся поглазѣть на насъ нѣмцамъ. Впереди, торжествуя и издѣваясь, бѣжали мальчишки. Изъ оконъ кое-гдѣ боязливо выглядывали знакомыя лица нашихъ сотоварищей, жившихъ на свободѣ. Вѣроятно, зрѣлище нашего прохожденія производило весьма печальное впечатлѣніе: знакомые глядѣли на насъ съ состраданіемъ и, кивнувъ головой, торопились скрыться. Безпокоились они и за свою участь: пошли слухи, что всѣ, ранѣе освобожденные, будутъ снова подвергнуты заключенію вмѣстѣ съ нами.

Двадцать минутъ ходьбы—и мы въ новомъ нашемъ тюремномъ помъщеніи. Это было большое одноэтажное кирпичное зданіе съ высокой четыреугольной башней, на верхушкъ которой значилось названіе этого излюбленнаго загороднаго увеселительнаго мъста ростокскихъ жителей. Называлось оно "Бель-вю" (т. е. по-французски— "красивый видъ"). Въ тотъ же день это названіе было переименовано въ "Вильгельмсбургъ" — замокъ Вильгельма. И то, и другое названія были, въ сущности, вполнъ удачными: видъ на пригородные луга, дъйствительно, открывался красивый (если бы его не портили всюду торчавшія и зловонно чадившія фабричныя трубы); что касается второго названія, то нѣмцы, зная склонность своего кайзера къ пиву, достаточно удачно назвали его именемъ это злачное мъсто. Мы имъли удовольствіе тотчасъ по приходъ полюбоваться слъдующей люболытнъйшей картинкой: на эстрадъ, гдъ въ дни гуляній игралъ оркестръ музыки, патріоты-нъмцы воздвигли теперь бълый бюсть своего Вильгельма, и для того, чтобы онъ торжественнъе красовался, они не нашли ничего приличнъе и остроумнъе, какъ водрузить его, увънчавъ цвътами голову, на... пивную бочку, на высоть которой повелитель пивной страны горделиво красовался съ своими задранными кверху усами. Безъ смѣха мы не могли смотрѣть на это удивительно остроумное сооружение тупоголовыхъ патріотовъ...

Тотчасъ же, по нашемъ приходъ, нъмцы не замедлили постараться поразить насъ бурнымъ, но явно искусственнымъ проявленіемъ своихъ патріотическихъ чувствъ. Дъло въ томъ, что въ самое зданіе предназначеннаго для насъ загороднаго—деликатно выражаясь—"локаля" для танцевъ или, върнъе, кафешантана, каковой представлялъ собою "Бель-вю", насъ не сразу впустили: тамъ заканчивалась постройка возводимыхъ для насъ наръ. Часа два намъ пришлось прождать въ небольшомъ саду, отдълявшемъ главное зданіе отъ стоявшаго напротивъ меньшаго, въ мирное время

предназначеннаго для игры въ кегли, а съ началомъ войны отведенное для постоя призванныхъ ландштурмистовъ, въ непосредственной близости съ которыми намъ, такимъ образомъ, предстояло жить: участь, показавшаяся весьма мало пріятной. Такъ вотъ, какъ только мы пришли, лейтенантъ Викерсъ поспъшилъ прочесть солдатамъ послъднія сообщенія мъстной лживой газетки о какой то пустяшной, но раздутой до огромныхъ размъровъ, побъдъ нъмцевъ во Франціи. Викерсъ провозгласилъ "хохъ!"—полетъли шапки, солдаты нестройно затянули какую то національную пѣсню и къ вящему удовольствію горделиво глядъвшаго съ высоты пивной бочки кайзера, заорали: "долой французовъ, долой англичанъ"! (русскихъ, во избъжаніе недоразумъній, Викерсъ запретилъ имъ поминать). Солдаты орали и махали шапками, но искренней воинственной настроенности въ этихъ воесе невоинственныхъ ландштурмистахъ-людяхъ старыхъ, неохотно шедшихъ служить кайзеру, замътно не было. Вообще, какъ вскоръ оказалось, наши опасенія по поводу сожительства съ ландштурмистами и могущихъ проистечь отсюда недоразумъній-не оправдались: съ ними можно было ладить, они въ душъ сознавали нелъпость затъянной Вильгельмомъ войны и, оторванные по произволу своего воинственнаго кайзера отъ семей и трудового порядка жизни, разсуждали здраво и не кичились мнимымъ несокрушимымъ могуществомъ своего фатерланда. Выйдешь, бывало, впослъдствіи, на восходъ солнца изъ душнаго кафешантана въ садъ, сядешь, устремивъ глаза въ сторону подернутыхъ дымкой тумана пригородныхъ луговъ, слышится жиханье натачиваемой косы, доносится свъжій аромать съна, вспородину, близкихъ, взгрустнется, и, вдругъ, подойдетъ какой-нибудь пожилой брюханъ-ландштурмистъ, пойметъ настроеніе, имъ самимъ переживаемое, и, какъ человъкъ къ человъку, обратится:

- Живется какъ?.. Да, да, тяжело... Видно, семья, дъти на родинъ остались?... Какъ же это не поспъли вернуться?... Лъчились у насъ? Та-акъ!.. А у меня тоже вотъ жена, дъти остались... Что-то будетъ!.. Да-да, суровое дъло война...

Задумается, вздохнеть и отойдеть неохотно подъ лающій

окрикъ ретиваго унтера изъ молодыхъ.

Однако, я уклонился отъ нити моего разсказа. Лишь только нъмцы прокричали свое "долой французовъ и англичанъ", мы стали свидътелями незначительнаго, но любо-

пытнаго случая.

Среди насъ, съ самаго начала плъна, жилъ нъкій Фраткинъ, личность чрезвычайно подозрительная, русско-еврейско-нъмецкаго происхожденія. Онъ при каждомъ удобномъ случаъ мерзко заискивалъ и низкопоклонничалъ передъ начальствомъ, явно льнулъ къ нъмцамъ, шептался о чемъ-то

таинственно съ солдатами, унтерами, брандъ-инспекторомъ, съ которымъ дружилъ, и офицерами, а за спиной ругательски ругалъ ихъ. Не разъ мы ему намекали на недопустимость его поведенія, но Фраткинъ дълалъ видъ, что намековъ не понимаетъ и продолжалъ свою двойную игру. Мы считали его сыщикомъ, подосланнымъ къ намъ нѣмцами, и знакомства съ нимъ никто не водилъ. Плъшивый, хотя и молодой, весь какой-то мерзенькій, съ лицомъ отталкивающаго вида, онъ везъ съ собою какую то молоденькую, весьма миловидную, стройную нъмку, взятую имъ, какъ мы случайно узнали, въ невъсты изъ пивного трактира, гдъ она служила прислугой. Эта пара казалась чрезвычайно странной и своимъ несоотвътствіемъ производила гадкое впечатлъніе. Фраткинъ былъ неразлученъ и приторно нъженъ со своей спутницей; казалось, должны были существовать особыя условія, въ силу которыхъ эта свъжая, миловидная дъвушка не только терпъла, но, по крайней мъръ по видимости, поощряла слащавыя ухаживанія своего омерзительнаго спутника. Звали мы его "котелкомъ", каковое прозвище ему было дано, благопаря обращавшей на себя всеобщее вниманіе какой-то нельпой маленькой кургузой шляпь-котелку, смышно торчавшей на его громоздкой безволосой головъ.

Такъ вотъ, лишь только нъмцы прокричали свое "долой французовъ и англичанъ", Фраткинъ подошелъ къ нимъ, и

многіе слышали, какъ онъ подобострастно говорилъ:

— Хорошо, значить, поколотили французовъ? Такъ имъ и надо. Дай Богъ скоръй и до русскихъ добраться. Давно пора. Я, въдь, собственно не русскій, я всей душой на сторонь нъмцевъ.

Затъмъ, обернувшись къ намъ, онъ, какъ ни въ чемъ

не бывало, заявилъ:

 Вотъ, мерзавцы-нъмцы! Хвалятся, что скоро нашихъ русскихъ бить начнутъ. Ну, я имъ, конечно, отвътилъ, что

:ОНЖУН

Мерзкая выходка эта сошла съ рукъ Фраткину потому, что намъ приказано было разбирать наши мъшки-соломенники; прибывшіе на возу. Въ начавшейся тутъ невъроятной суматохъ снова произошелъ любопытный случай, но уже не съ самимъ "котелкомъ", а съ его спутницей: во время сумотохи она не во время попалась подъ руку суетливо распоряжавшемуся лейтенанту Викерсу, успъвшему уже хватить нъсколько рюмокъ коньяку и кружекъ пива, и онъ ударомъ кулака сшибъ ее съ ногъ, въ полной, конечно, увъренности, что имъетъ дъло съ русской. Нъмка подняла визгъ и плачъ.

— Я нъмка! – кричала она. – Вы не имъете права бить

нъмку!

Свой своя не познаша! Викерсъ поспъшилъ извиниться, сказавъ, что, если бы онъ былъ освъдомленъ о германскомъ





Загородный кафе-шантанъ "Бель-вю" въ Ростокъ, въ которомъ скіе плънные.

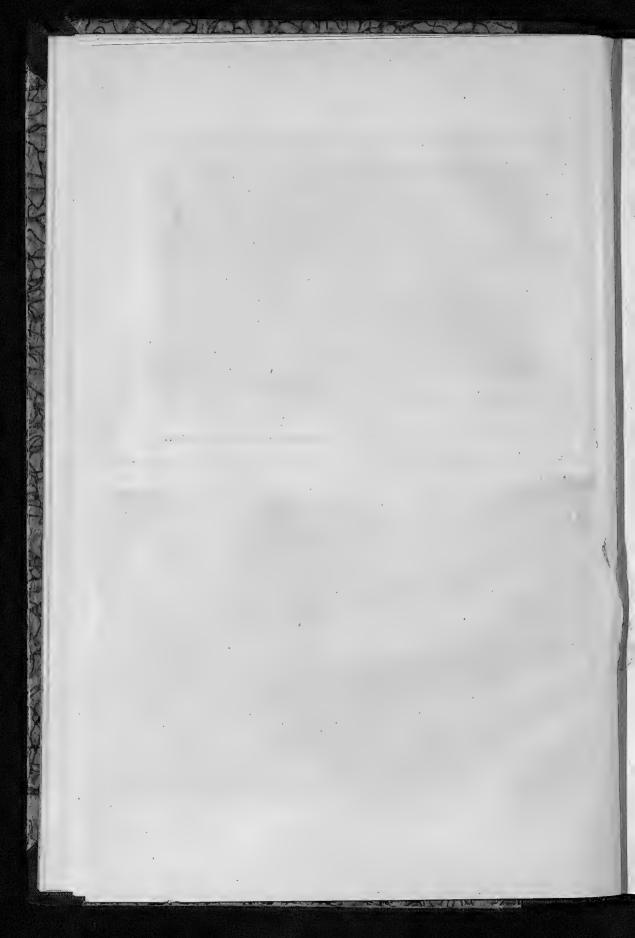

происхожденіи пострадавшей, такъ, конечно, не оскорбиль бы ея. Подбъжавшій "женихъ", нисколько не обидъвшись за свою "невъсту", съ подобострастной улыбочкой на мерзенькомъ лицъ разсыпался въ любезностяхъ, и вопросъ былъ исчерпанъ. Но германскій лейтенантъ какъ-никакъ попалъ въ глупое положеніе. Свою злость по этому поводу онъ не замедлилъ излить на одномъ пожиломъ, жалкомъ, безобидномъ евреъ, отцъ несчастной больной 12-тилътней дъвочки (перенесшей недавно тяжелую операцію), которую отцу постоянно приходилось носить на рукахъ: торопясь найти для дъвочки мъсто на нарахъ, еврей какъ-то не въ очередь направился разыскивать свой мъшокъ-соломенникъ и получилъ за это увъсистый ударъ по лицу. Германскій лейтенантъ могъ успокоиться: побитая нъмка была отомщена, справедливость была возстановлена!

Со спокойной душой лейтенантъ направился въ буфетъ продолжать прерванное пьянство. Къ вечеру, когда мы разобрались въ вещахъ и нашли себъ мъста на нарахъ, нашъ начальникъ былъ совершенно пьянъ. Его достойный помощникъ, Пупсикъ, послъдовалъ примъру начальства: они бражничали вмъстъ.

### VI.

## Страшная ночь.

Новое мъсто нашего заключенія представляло весьма любопытное помъщеніе.

Это былъ очень обширный залъ съ рядомъ оконъ на верху, въ одномъ концъ котораго находилась буфетная стойка съ продажей пива, вина и закусокъ, а въ противоположномъ концъ — сцена съ спускавшимся надъ ней бархатнымъ занавъсомъ. До нашего поселенія въ "Бель-вю", въ этомъ залъ ростокскіе обыватели бражничали и плясали, на сценъ играла музыка и происходили всякаго рода увеселенія. Теперь во всю длину зала, съ одной стороны ея, были воздвигнуты нары въ два яруса, и такія же нары въ 3 яруса были построены на самой сценъ. Лежать на нихъ было чрезвычайно неудобно: онъ были очень коротки, такъ что ноги сосъда, лежавшаго сзади, упирались въ голову лежавшаго спереди, а ноги передняго свъшивались за нары; онъ были и очень узки: ночью сосъди, лежавшіе съ боковъ, напирали съ двухъ сторонъ, положить вещей ръшительно было некуда, н, въ довершеніе удовольствія, вся эта постройка, кое-какъ наспъхъ сколоченная изъ тонкихъ досокъ, недостаточно прочно скрепленныхъ, качалась отъ малейшаго движенія, грозила рушиться и похоронить подъ собою плънныхъ, лежавшихъ въ нижнихъ ярусахъ.

Первая ночь нашей жизни въ Бель во прошла неспокойно. Часовъ до двухъ ночи къ буфетной стойкъ то и дъло подходили пить пиво солдаты, которые не стъснялись громко разговаривать и курить зловонныя сигары. Отъ дыма этихъ сигаръ, пыли, поднятой вечеромъ при разборъ и переноскъ нашихъ мъшковъ-соломенниковъ, и отъ пивного запаха воздухъ былъ такой, что въ немъ, какъ говорится, топоръ могъ висъть.

Не въ лучшемъ положеніи оказались наши дамы: имъ были отведены въ башнъ двъ небольщихъ комнаты, гдъ онъ валялись на полу въ повалку, спина къ спинъ. Объщанныя нары для нихъ не успъли еще построить, и онъ отъ постройки ихъ сами отказались, убъдясь насколько опасное и неудобное сооруженіе сколочено было для мужчинъ.

Проснулись мы чуть свѣть. Начались новыя разочарованія. Оказалось, что на все множество плѣнныхъ имѣлся одинъ небольшой умывальникъ, помѣщавщійся въ одной комнатѣ съ отхожимъ мѣстомъ, разсчитаннымъ на два человѣка. Можно себѣ представить, какія, благодаря этому, проистекали неудобства! Мыться приходилось, въ лучшемъ случаѣ, кое-какъ, да и то дожидаться очереди иной разъ надо было часовъ по пяти. Не разъ, вставъ въ 5—6 часовъ утра, мнѣ случалось мыться уже днемъ, послѣ обѣда. Кромѣ того, благодаря тѣснотѣ въ умывальной-уборной, грязъ тамъ бывала необычайная.

Всъ эти и многія другія неудобства составили въ тотъ же день предметь горячаго обсужденія нашихъ старость. Кстати замъчу, что ко времени перехода въ Бель-вю наше выборное самоуправленіе вполнъ наладилось: всъми нашими дълами управлялъ совътъ старость подъ предсъдательствомъ старшаго старосты — старшины, каковыя хлопотливыя обязанности принялъ на себя и непрерывно несъ въ теченіе всего времени нашего плъненія очень дъльный, энергичный человъкъ, инженеръ и докторъ философіи, г. Каценельсонъ. Прекрасно владъя нъмецкимъ языкомъ, старшина велъ переговоры по всъмъ нашимъ дъламъ съ начальствомъ, былъ нашимъ предстателемъ и заступникомъ. Онъ былъ признанъ въ должности старшины военнымъ начальствомъ, которое по всякаго рода дъламъ исключительно къ нему и обращалось. Хлопотъ у старшины было чрезвычайно много; въ этихъ хлопотахъ проходилъ у него весь день, съ утра до ночи.

Признанъ былъ оффиціально начальствомъ и совътъ старостъ. Совътъ собирался для обсужденія всевозможныхъ вопросовъ, касавшихся распорядка нашей внутренней жизни: установленія дежурныхъ по уборкъ нашего помъщенія, ночныхъ дежурствъ, сбору денегъ съ имущихъ для покупки хлъба неимущимъ, установленія порядка при раздачъ объдовъ, и т. п. Были старосты, несшіе особыя обязанности.

Такъ, директоръ русско-азіатскаго банка въ Харбинъ, князь Кугушевъ, былъ нашимъ казначеемъ, завъдывалъ сборомъ денегъ на всякія нужды, закупалъ хлъбъ для неимущихъ и проч.; докторъ Розенцвейгъ (завъдывавшій одной изъ земскихъ больницъ на югъ Россіи), дъльный, хорошій врачъ и сердечный человъкъ, былъ нашимъ старшимъ врачомъ, завъдывавшимъ при помощи другихъ сотоварищей-врачей нашей врачебно-санитарной частью, и т. д.

Въ первый же день жизни въ Бель-вю старшина обратилъ вниманіе лейтенанта Викерса на опасность, какую представляли качавшіяся при всякомъ движеніи нары, и на крайнія неудобства умывальной-уборной. Лейтенантъ объщалъ принять мъры, построить новую просторную уборную и распорядился сколотить нары. Сколотили ихъ въ тотъ же день, но сдълали это тоже кое-какъ, и послъдствія возмутительно небрежнаго обращенія къ столь важному вопросу не замедлили сказаться:

Случилось это, кажется, въ третью ночь нашего пребыванія въ Бель-вю. Эта ночь, страшная ночь, никогда, въро-

ятно, не изгладится изъ памяти пережившихъ ее.

Былъ 10-ый часъ на исходъ. Мы уже разлеглись по нашимъ нарамъ, съ каждымъ днемъ все больше качавшимся. Погасили электричество въ больщой люстръ, висъвшей посреди зала. Пора было спать, но мѣшалъ шумъ голосовъ, доносившійся отъ буфетной стойки, гдъ бражничали нъмцысолдаты и одинъ изъ нашихъ плънныхъ, нъкій И-чъ, караимъ, кажется, одесситъ по происхожденію, недавно получившій, какъ говорили, крупное наслъдство и поъхавшій за границу спускать его. Это былъ человъкъ неинтеллигентный, грубый, дерзкій, съ отталкивающей наружностью. Со времени перехода въ Бель-вю, пользуясь предоставленнымъ намъ правомъ пить пиво, онъ занимался пивопитіемъ съ ранняго утра, выпивалъ кружекъ до 50 въ день и къ вечеру становился буенъ и хмъленъ. Наши старосты, обративъ вообще вниманіе увлекавшейся молодежи на недопустимость чрезмърнаго поглощенія пива, И-чу настойчиво предлагали остепениться, во избъжаніе непріятныхъ для него послъдствій. Несмотря на это предупрежденіе, И-чъ въ этотъ вечеръ снова напился. Такъ какъ часъ былъ поздній, то старшина подошелъ къ нему съ ръшительнымъ требованіемъ окончить бражничанье. Тотъ не послушался. Волей-неволей, старицинъ пришлось обратиться къ содъйствію дежурнаго унтеръ-офицера, но И-чъ и того не послушался, сталъ дерзко возражать. Унтеръ-офицеръ выхватилъ револьверъ и выбилъ изъ рукъ И-ча кружку Разсвиръпъвъ, И-чъ направился къ своимъ нарамъ. Несмотря на строгій запретъ курить въ помъщеніи для спанья (съ переходомъ въ Бель во намъ разръщено было курить на дворъ), И-чъ, улегшись на соломенникъ, сталъ закуривать папиросу. Въ виду явной опасности въ смыслъ пожара, всъ ближайшіе сосъди повскакали и потребовали, чтобы И-чъ немедленно прекратилъ

куреніе.

Все это произошло въ далекомъ отъ сцены (гдъ я спалъ) концъ продольнаго ряда наръ, и шумъ перебранки съ И-чемъ, по поводу закуренной имъ папиросы, до насъ не долетълъ. Мы уже начали засыпать. Вдругъ, среди наступившей тишины послышался во мракъ ночи зловъщій продолжительный трескъ. Мы, спавшіе на нарахъ на сценъ, вскочили. Неудержимый страхъ овладълъ нами: сомнънія не могло быть то рушился весь рядъ продольныхъ наръ. Раздался общій крикъ ужаса. Тотчасъ вбѣжали унтеръ-офицеръ съ револьверомъ въ рукъ и солдаты съ заряженными ружьями наперевъсъ. Не зная, въ чемъ дъло, предполагая, не бунтъ ли поднялся среди насъ, солдаты готовы были стрълять. Къ счастью, кто-то догадался зажечь электричество въ главной люстръ. Когда залъ освътился, раздался новый крикъ ужаса, картина представилась страшная: весь второй ярусъ наръ во всю огромную длину зала обрушился, придависъ спавшихъ въ первомъ ярусъ. Прибъжали изъ своихъ комнатъ на см рть испуганныя, полуодътыя, простоволосыя дамы, которымъ кто то успълъ сообщить ложный слухъ, будто солдаты насъ разстръливаютъ. Паника поднялась невообразимая. Женщины рыдали, теряли сознаніе.

Стали извлекать придавленныхъ нашихъ сотоварищей. Къ счастью, дъло обошлось благополучно, раненыхъ оказалось не много. Случилось это потому, что, во время крушенія наръ, многіе еще не спали и успъли соскочить. Случись это получасомъ позже, убитыхъ и искалъченныхъ было бы множество. Какъ говорили, непосредственнымъ виновникомъ несчастья былъ закурившій папиросу И-чъ: когда сосъди вскочили съ требованіемъ, чтобы онъ погасилъ папиросу, едва державш яся крайнія нары не выдержали сотрясенія и рушились, увлекая весь слъдующій ря тъ. Понятно, будь нары сколько-нибудь сносно построены, ничего подобнаго

не случилось бы.

Мы принялись извлекать пострадавшихъ, причемъ во множествъ сбъжавшіеся караульные солдаты не только не помогали намъ, но, равнодушно стоя въ сторонъ, злорадно посмъивались. Унтеръ офицеръ и тотъ не предпринялъръшительно никакихъ распорядительныхъ мъръ. Наши же старосты, и въ особенности старшина, оказались на высотъпризванія: хладнокровно, разумно, спокойно отдавали они распоряженія и личнымъ примъромъ вліяли успокоительно на многихъ потерявшихъ самообладаніе плънныхъ.

Когда пострадавшимъ была подана первая помощь и наши дамы были приведены въ чувство и успокоены, нѣко-

MARINE WALLES

торыя изъ нихъ заявили, что во время начавшейся паники, когда онъ кинулись къ намъ, караульные солдаты устремились на женскую половину и, пользуясь давкой на лъстницъ, нъ-

сколькихъ женщинъ оскорбили, обнимая ихъ, и т. п.

Возмущенные до крайности мерзкимъ поведеніемъ нѣмцевъ во время всей этой страшной исторіи, не скоро мы успокоились. Наконецъ, старосты распорядились, чтобы мы разложили на полу всъ мъшки-соломенники, какъ снятые съ уцълъвшихъ наръ, такъ и извлеченные изъ-подъ обрушившихся, и чтобы мы ложились спать. Но заснуть было мудрено. Пыль въ залъ стояла столбомъ, на полу сильно дуло, лежать было неудобно. Однако, усталость взяла свое, мы стали засыпать.

И вотъ, только что я задремалъ, какъ въ наступившей тишинъ послышалось, вдругъ, жуткое восклицаніе: "огонь, пожаръ!" Я открылъ глаза. Дъйствительно, въ высоко расположенномъ окнъ показалось какое-то синеватое зловъщее пламя. Сомнъній не было—начинался пожаръ. Всъ въ ужасъ вскочили. Еще мгновеніе — и снова началась бы паника, которая на этотъ разъ могла бы окончиться страшнымъ несчастіемъ. Но раздался спокойный, раздъльно увъренно произносившій

слова голосъ нашего старшины:

- Господа, явной опасности пока нътъ. Не терять го-

ловы, выходить по одному, сквозняковъ не дълать!

Я вышелъ первымъ и опрометью кинулся наверхъ въ женскую половину успокоить женщинъ, осторожно предупредивъ ихъ о новой бъдъ. Начались опять волненія, снова сбъжались солдаты съ ружьями. Къ счастью, Богь насъ хранилъ: во-время замъченный пожаръ вскоръ былъ погашенъ. Какъ оказалось, загорълся электрическій вентиляторъ, пущенный въ ходъ послъ крушенія наръ, въ виду поднявшейся

пыли.

Остатокъ ночи прошелъ, разумъется, почти безъ сна. Воздухъ въ залъ былъ отчаянный: къ пыли примъшался ъдкій запахъ гари. Многіе не въ силахъ были заснуть въ убъжденіи, что надъ нами стрясется еще какая-нибудь третья бъда, что пережитыя нами бъды являются слъдствіемъ злонамъренныхъ нъмецкихъ каверзъ. Конечно, это было не такъ: явнаго злого умысла въ дълъ крушенія наръ и въ начавшемся пожаръ нъмцы не проявили, но, повторяю, поведеніе ихъ по отношенію къ намъ въ эту злополучную ночь было во всъхъ отношеніяхъ отвратительнымъ: они не только не проявили помощи или участія, ноявно злорадствовали идаже позволили себъ въ такія минуты оскорблять нашихъ женщинъ.

Вернусь къ крушенію наръ, чтобы отмътить одну любо-

пытную подробность.

Англичанинъ, мистеръ Вильсонъ, о которомъ я уже упоминалъ, лежалъ на нижнемъ ярусъ наръ. Когда произошло

крушеніе, онъ успълъ во время выскочить. Изумительно хладнокровный, съ присущей англичанамъ выдержкой, мистеръ нисколько не растерялся. Отойдя на нъсколько шаговъ оть мъста крушенія, онъ, подперевъ руками бока, уставился глазами на нары, и затъмъ, при видъ выбъжавшихъ нъмецкихъ солдатъ, невозмутимо изрекъ по-англійски: "мэдъ инъ Джёрмани", отвернулся и плюнулъ. Чтобы понять это въвысокой степени остроумное и язвительное выражение, надо его пояснить. Дъло въ томъ, что, начавъ съ давняго времени соперничать съ англичанами въ дълъ выработки всякаго рода дешевыхъ товаровъ, совершенствомъ выдълки которыхъ издавна славилась Англія, нъмцы, гордясь своимъ производствомъ, стали выпускать на міровой рынокъ предметы своей промышленности съ клеймомъ "мэдъ инъ Джёрмани", т. е. - "сдълано въ Германіи". При помощи этого клейма нъмцы кичливо удостовъряли доброкачественность носившаго его издълія и какъ бы предостерегали покупателей отъ пріобрътенія подобныхъ издълій англійскаго производства. Это кичливое "мэдъ инъ Джёрмани" не разъдавало пищу остроумію англичанъ. И теперь, взглянувъ на рушившіяся нары, мистеръ Вильсонъ весьма мътко и остроумно вспомнилъ это пресловутое "мэдъ инъ Джёрмани". Надо было видъть, съ какимъ великолъпнымъ, спокойнымъ презръніемъ оно было сказано!

Утромъ, часовъ въ 9, явился лейтенантъ Викерсъ, которому ночью унтеръ-офицеромъ было доложено о случившемся. Войдя въ залъ, онъ равнодушно окинулъ мимолетнымъ взглядомъ мъсто крушенія и, ничего не сказавъ, вышелъ. Нъмцу, разумъется, въ высокой степени было безразлично, что мы перечувствовали во время пережитаго несчастія; взяла его только досада, что несчастіе случилось по его недосмотру, за что его, въроятно, ждалъ нагоняй отъ коменданта (опять-таки не изъ сочувствія къ намъ, а въ силу того, что этотъ недосмотръ могъ явиться источникомъ нелестныхъ для нъмцевъ слуховъ). Досаду свою Викерсъ вымъстилъ на И-чъ, признавъ, что крушение случилось исключительно по его винъ. Игрушечные же гвозди, которыми были сколочены нары, и тонкія подпорки, не выдержавшія тяжести ихъ, конечно, не были приняты во вниманіе (кстати, замъчу, что, тотчасъ послъ крушенія наръ, мъстные лакеи торопливо стали уносить изъ зала куда-то на задній дворъ сломавшіяся подпорки, въроятно, чтобы скрыть этихъ главныхъ виновницъ крушенія). И—чъ былъ призванъ къ допросу. Викерсъ кричалъ на него, обращаясь на "ты", бранился жестоко и распорядился тотчасъ отвести его подъ строгій аресть на недълю. Наказаніе, правда, нъсколько суровое, пошло, однако, на пользу нашему буяну: выйдя изъ-подъ ареста, онъ впослъдствіи пересталъ бражничать.

Вмъстъ съ рапортомъ о крушеніи наръ и пожаръ, Викерсу пришлось представить коменданту еще крайне непріятный рапортъ объ оскорбленіи солдатами нашихъ дамъ, о чемъ, по общему нашему желанію, доложилъ ему нашъ старшина. Заявленіе это было принято Викерсомъ очень сухо. Вообще, онъ былъ нами недоволенъ, благодаря тому, что мы являлись невольными виновниками столькихъ для него хлопотъ. Это недовольство не замедлило отразиться на обращеніи съ нами.

— Чего они бъгаютъ за мной, какъ собаки! — крикнулъ, между прочимъ, Викерсъ, указывая на столпившихся плънныхъ, которые съ понятнымъ любопытствомъ прислушивались къ докладу старшины по поводу ночныхъ происшествій. Впрочемъ, выраженіе "собаки" было, пожалуй, менъе обиднымъ, чъмъ то, которое примънилъ въ то же утро унтеръ Пупсикъ, приглашая насъ всъхъ выйти изъ помъщенія на

дворъ:

Всё—вонъ изъ зала!—крикнулъ онъ.

Это "все" какъ бы говорило, что мы недостойны счи-

таться существами одушевленными.

Любопытная подробность: когда мы жаловались на бѣды, нами пережитыя, не только Пупсикъ, считавшій себя человѣкомъ образованнымъ, но даже и лейтенантъ Викерсъ, возражая намъ, проявили удивительное знаніе географіи Россіи.

— Мы съ вами обращаемся великолъпно, — говорили они, — содержимъ въ хорошемъ сухомъ помъщеніи, а ваши варвары угоняють нашихъ женъ и дътей въ глухую, студеную Сибирь — въ Симбирскъ и Архангельскъ, какъ было

сказано въ газетахъ.

Тщетно мы возражали, что Симбирскъ и Архангельскъ ничего общаго съ Сибирью не имъютъ, что въ Архангельскъ климатическія условія настолько хороши, что тамъ существуєть санаторія для туберкулезныхъ и что климатъ тамъ не суровъе климата Финляндіи.

— Ну, вотъ и отлично, обрадовались нъмцы: вы, въроятно, кстати сказать, еще не знаете, что Финляндія уже принадлежить намъ. Вотъ мы и убъдимся, какой тамъ кли-

матъ!

На нашъ недоумънный вопросъ, съ какихъ поръ Финляндія стала принадлежать Германіи, намъ разъяснили, что, по послъднимъ достовърнымъ свъдъніямъ, поголовно возставшая Финляндія отпала отъ Россіи и завоевана Германіей. Эта дерзкая ложь вызвала только улыбку.

Вообще, нъмцы были горазды лгать. Такъ, напр., газеты нагло лгали о революціи въ Одессъ, Севастополь и другихъ городахъ, объ убійствъ одесскаго градоначальника Сосновскаго и тому подобныя мерзкія выдумки. Го-

ворили еще о томъ, что Россія, устрашенная войной, охвачена съ горя поголовнымъ пьянствомъ. Наглые лгуны и не подозръвали, какой невыразимо-великій духовный подъемъ переживала на самомъ дълъ Россія, какъ она, подъ вліяніемъ его, отрезвъла въ нъсколько дней, въ то время, какъ у нъмцевъ, дъйствительно, начался пьяный разгулъ. Я лично наблюдаль этоть разгуль въ вечеръ перваго дня объявленія войны (о чемъ я уже разсказывалъ), я видалъ пьянаго полковника на станціи Гюстровъ, озвъръвшаго и отъ вина, и отъ ненависти къ русскимъ, я видалъ хмельныхъ пожарныхъ въ ростокской школъ, пьяныхъ солдатъ, навъщавшихъ школу ради развлеченія въ воскресные дни, видалъ пьяныхъ унтеръ-офицеровъ при исполненіи ими служебныхъ обязанностей на дежурствъ у насъ, видалъ, наконецъ, безобразно пьянымъ нашего лейтенанта Викерса, побившаго спьяна, какъ я уже отмътилъ, свою же нъмку и жалкаго бъдняка-еврея. Не правда ли, и этихъ наблюденій достаточно, чтобы сдълать изъ нихъ опредъленный выводъ. Я воть, что говорить по поводу пьянства въ арміи очевидецъ, полковой врачъ, докторъ В. С. П-ъ, пробывшій 2 мѣсяца въ плъну у нъмцевъ: "что поражаетъ среди нъмцевъ, такъ это то, что ихъ войска идутъ въ бой пьяными до озвърънія. На моихъ глазахъ, на станціи Котовицы, когда нъмцамъ пришлось отступать, два полка были пьяны вдребезги. Пьють коньякъ, корнъ (родъ водки), бълый ромъ. Для видимости печатаются приказы о недопущении среди войсковыхъ частей потребленія спиртныхъ напитковъ, но въ то же время алкоголь доставляется цълыми бочками".

Хороша культурность! Пьють "культурные" нѣмцы съ отчаянія, пропивають честь, чувство человѣчности, звѣрѣють отъ пьянства. Я мы пили-пили, да ума и чести не пропили. Нужно стало, и вмигъ отрезвѣла страна подъ вліяніемъ всеобщаго духовнаго подъема. На чьей же сторонѣ дѣйстви-

тельная культура, культура духа?!

#### VII.

Изъ кафе-шантана-въ загородный ресторанъ.

Нъмецкая военная власть отнеслась къ рапорту нашего старшины по поводу оскорбленій солдатами нашихъ дамъ, надо отдать справедливосгь, — внимательно: не прошло 2—3 часовъ послѣ подачи рапорта лейтенанту Викерсу, какъ къ намъ прикатилъ военный слѣдователь. Начался строгій допросъ. Одинъ изъ виновныхъ былъ обнаруженъ. Допросивъ дамъ, съ которыми слѣдователь обошелся вполнѣ вѣжливо, онъ объяснилъ имъ, что виновныхъ ждетъ, по законамъ военнаго времени, суровое наказаніе и предложилъ, не по-

желають ли потерпъвшія простить провинившихся солдать. Напуганныя всъми формальностями допроса и боясь, какъ бы наказаніе обидчиковъ не вызвало отместки со стороны ихъ сотоварищей и всевластныхъ надъ нами унтеръ-офицеровъ, дамы охотно дали согласіе простить обидчиковъ, слъдователь запротоколилъ это заявленіе, предложилъ дамамъ расписаться и вопросъ былъ исчерпанъ. Быстрое производство слъдствія, видимо, произвело на солдатъ впечатльніе, они получили должную острастку. Впрочемъ, при переходъ въ слъдующее мъсто заключенія, острастка эта была забыта, и пьяные солдаты позволили себъ новыя мерзкія вы-

ходки, но объ этомъ разскажу дальше.

Крушеніе нашихъ наръ, сопровождавшееся пожаромъ, надълало шуму въ городъ. Пошли слухи, что нъмцы поняли нельпость нашего плъненія и что насъ будто бы скоро отпустять на свободу. Подъ вліяніемъ этихъ слуховъ, лейтенантъВикерсъ началъ усиленно выжимать у насъ деньги за продовольствіе, боясь, что мы уйдемъ, не заплативъ. Нашъ бравый офицеръ превратился въ бухгалтера-кассира: съ ранняго утра до вечера онъ сидълъ возлъ столика, выставленнаго въ садъ, щелкалъ на счетахъ, принималъ деньги и, если сборъ ихъ шелъ неудачно, —вымещалъ на насъ свою злобу тъмъ, что рвалъ, не читая, пересылавшіяся намъ черезъ комендатуру письма и телеграммы съ родины или отъ близкихъ и знакомыхъ, подобно намъ задержанныхъ въ плъну въ Германіи. Въ душъ, въ такихъ случаяхъ, кипъла глухая злоба противъ этого "культурнаго" негодяя. Съ жаднымъ нетерпъніемъ ждало большинство изъ насъ въстей отъ родныхъ, отъ женъ, мужей, дътей, родителей, и эти столь долго жданныя въсти уничтожались на нашихъ глазахъ. Викерсъ въ этомъ отношеніи былъ, разумъется, полновластенъ: въ каждомъ письмъ онъ, конечно, могъ придраться къ любому выраженію, признавъ его, съ точки зрѣнія военной цензуры, подозрительнымъ. По этому поводу онъ однажды самъ откровенно высказался, съ большой неохотой выдавъ одному изъ плънныхъ открытое письмо, вполнъ безобидное по содержанію, въ которомъ сообщалось, что діти здоровы.

— Почемъ я знаю, что это за дъти!—совершенно серьезно сказалъ онъ.—Быть можетъ, это "дъти здоровы" обозначаетъ, что ваши знакомые готовятъ какое-нибудь покушеніе. Мостъ,

что ли, хотять взорвать...

Между тъмъ, слухи о томъ, что насъ отпустятъ, все кръпли. Самъ Викерсъ подвердилъ возможность этого: когда однажды старшина обратился кънему съ просьбой выхлопотать намъ разръшеніе сходитъ въ баню, въ виду того, что мы, какъ говорится, обросли грязью, онъ возразилъ:

Потерпите, господа, помоетесь на свободъ. Не долго осталось ждать, васъ скоро отпустять; это вопросъ

нъсколькихъ дней. Въдь ваше пребываніе здъсь, въ самомъ дъль, —полнъйшая нелъпость.

Понятно, какъ мы обрадовались этимъ многознаменательнымъ словамъ, потерявъ уже, было, всякую надежду на возможность освобожденія. Но хотя, такимъ образомъ, сама военная власть и сознавала явную нелъпость нашей подневольной жизни въ невъроятныхъ условіяхъ въ кафе-шантанъ, превращенномъ въ тюрьму, въ то время, какъ большая часть нашихъ сотоварищей довольно сносно устроилась на свободъ въ городъ, -- нашимъ надеждамъ быть освобожденными изъ неволи суждено было на этотъ разъ быстро угаснуть: неожиданно намъ было объявлено, что насъ снова переводятъ въ другое помъщение въ какой то ресторанъ, расположенный въ лѣсу, за чертой города, который имъется въ виду приспособить для зимняго жилья, такъ какъ предположено, что всю зиму намъ придется провести въ плѣну. Самъ Викерсъ недоумънно пожималъ плечами по поводу столь неожиданнаго ръшенія нашей участи, а мы снова пали духомъ.

— Видно, комендантъ ръшилъ дать поживиться на насъ всъмъ загороднымъ ресторанамъ, чтобы никого изъ рестораторовъ не обидъть,—замътилъ по этому поводу какой-то

шутникъ.

шантанчикъ попадемъ!

— Ну, что-жъ, по крайней мъръ изучимъ подробно всъ ростокскія злачныя мъста, — замътилъ другой изъ числа нашей неунывавшей холостой молодєжи.

— Веселенькая жизнь!—сострилъ третій:—недѣлю въ кафе-шантанѣ пожили, въ ресторанѣ перезимуемъ, а весной, къ открытію лѣтняго сезона, снова, Богъ дастъ, въ кафе-

Шутливое замъчаніе по поводу того, что насъ отдають

на кормленіе разнымъ рестораторамъ, въ сущности говоря, похоже было на правду. Высказывалось даже резонное предположеніе, что неожиданное перемъщеніе насъ въ новый ресторанъ не обошлось безъ взятки со стороны хозяина этого ресторана. Въ самомъ дѣлѣ, если нашъ переводъ, недѣлю тому назадъ, изъ ростокской школы въ загородный кафе-шантанъ можно было объяснить тѣмъ, что основательное и обширное зданіе школы могло, дѣйствительно, понадобиться подъ помѣщеніе для раненыхъ, тодрянное зданіе Бель-вю, повидимому, ни для какихъ военныхъ цѣлей пригодиться не могло. Впослѣдствіи такъ оно и оказалось: не только Бель-вю, но и школа, послѣ нашего ухода вплоть до нашего отъѣзда изъ Ростока, оставались не занятыми. Очевидно, хозяинъноваго ресторана, куда насъ переводили, позавидовалъ владѣльцу Бельвю и принялъ должныя мѣры, чтобы заполучить выгодныхъ

постояльцевъ. Дурная репутація, которою, какъ мы вскоръ узнали, онъ пользовался въ городъ, вполнъ допускала возможность такого предположенія. Я прибыль мы приносили

ресторановладъльцу, дъйствительно, не малую: насъ было свыше 300 человъкъ, съ каждаго взималось за житье и продовольствіе 1 маркивъдень, да столько же, еслине больше, тратилъ, въ среднемъ, каждый на покупку въ буфетъ папиросъ, сосисокъ, пива, хлъба, молока, кипятку и проч., на каковые припасы цъны назначены были изрядныя. Въ общемъ, въ день мы давали не менъе 1000—1500 марокъ дохода—сумма для ресторатора весьма значительная, если принять во вниманіе наступившія плохія въ торговомъ отношеніи времена.

Итакъ, вопросъ о переводъ насъ въ какой-то другой загородный ресторанъ былъ окончательно ръшенъ. Вскоръ узнали мы и названіе этого ресторана — "Кайзеръ-Павильонъ". Что ждеть насъ въ новомъ мъсть нашего заточенія, носившемъ столь громкое имя, будетъ ли новое помъщение лучше или хуже Бель-вю-эти вопросы, естественно, сильно занимали насъ. Для разръщенія ихъ мы обратились къ нашему буфетчику-толстенному нъмцу съ типичной пивной физіономіей и заплывшими глазами, весьма любовно къ намъ относившемуся, благодаря доходамъ, которые мы давали буфету, и къ нашему всезнающему Фигаро-юркому нъмчику-парикмахеру, пріъзжавшему ежедневно изъ города и также зашибавшему изрядную деньгу, не только благодаря исполненію прямыхъ обязанностей въ отношеніи нашихъ подбородковъ и головъ, но и путемъ приноса контрабанды, въ видъ сигаръ, которыми онъ снабжалъ насъ по сходной цънъ, потихоньку отъ буфетчика.

Послъдняго предстоящій нашъ отъъздъ чрезвычайно огорчилъ. О личности хозяина "Кайзеръ Павильона" онъ

высказалъ весьма опредъленное мнъніе:

— Самый плохой человъкъ во всемъ Ростокъ. О, это настоящій негодяй! Вы не разъ вспомните меня. Такого пива, такихъ сосисокъ, такихъ объдовъ вамъ больше не видать.

Фигаро, узнавъ, что насъ переводятъ въ "Кайзеръ-Павильонъ", выразительно чмокалъ губами и сокрушенно покачи-

валъ плъшивой головкой.

— Но это совсъмъ странно, что васъ переводять въ "Кайзеръ-Павильонъ", —говорилъ онъ; —это, конечно, очень красивое мъсто, зелени много и воздухъ прекрасный, но помъщенье... Тамъ нътъ никакого помъщенія для жилья. Скоро наступятъ холода, здъсь еще кое-какъ можно было бы перезимовать. Но тамъ... Лътній, холодный павильонъ. Да, это совсъмъ непонятно, почему васъ переводятъ...

Но для насъ это было еще менъе понятно. Разсуждать,

однако, не приходилось...

Въ назначенный для отъъзда день старосты предусмотрительно подняли насъ за-свътло, что-то въ пятомъ часу утра, и въ шесть, собравъ соломенники и немудреную поклажу, мы были готовы къ походу, чъмъ доставили искреннее огор-

ченіе нашему лейтенанту Викерсу: онъ не выспался, явился злющій и, въ надеждъ выместить свою злость на насъ, быстро влетьль въ залъ, въ расчеть застать насъ еще спавшими. Къ великой досадъ, расчеть его не оправдался. Онъ даже лишенъ былъ удовольствія покуражиться надъ нами при сборъ денегь на проъздъ въ трамваяхъ и за провозъ вещей до новаго мъста нашего жилья, такъ какъ старосты, помня издъвательства, какимъ мы подверглись при сборъ денегъ въ день отправки изъ школы въ Бель-вю, предусмотрительно сами наканун в собрали сънасъсполна потребную сумму, которую и вручили теперь Викерсу. Разогорченному лейтенанту, лишенному возможности въ чемъ бы то ни было придраться къ намъ, оставалось произнести грозную рѣчь съ предупрежденіемъ, что въ каждого, кто уклонится отъ порядка во время перевзда, будуть стрвлять и т. д.; насъ снова окружили солдаты, защелкали замки заряжаемыхъ ружей, - словомъ, повторилась въ полномъ объемъ достаточно знакомая намъ пошлая комедія, уже не производившая на насъ никакого устрашающаго впечатлънія.

Несмотря на перенесенныя бъды въ "Вильгельмсбургъ", покидали мы это мъсто нашего восьмидневнаго заключенія съ нъкоторымъ сожалъніемъ: хозяинъ ресторана оказался порядочнымъ человъкомъ, продовольствовалъ онъ насъ довольно сносно и, во всякомъслучать, куда добросовъстнъе, чъмъ кормили насъ въ ростокской школъ; былъ предупредителенъ къ намъ, въ чемъ можно, проявлялъ вниманіе. Такъ, напримъръ, однажды намъ захотълось достать цвътовъ и тортъ по случаю дня рожденія—совершеннольтія одной славной дъвушки, чтобы скрасить этотъ знаменательный въ жизни милой узницы день Хозяинъ съ полной предупредительностью командироваль своего брата въ городъ, тотъ быстро исполнилъ порученіе и пріобрѣлъ просимое чрезвычайно дешево. Отмъчу также, что единственнымъ нъмцемъ, изъ числа окружавшихъ насъ, искренно, повидимому, посочувствовавшимъ намъ по поводу крушенія наръ, былъ нашъ хозяинъ, и многіе, я думаю, вспомнятъ этого хорошаго

человъка добромъ.

Въ нѣсколькихъ минутахъ ходьбы отъ "Вильгельмсбурга" насъ ждалъ поѣздъ изъ сцѣпленныхъ трамвайныхъ вагоновъ, площадки которыхъ заняли солдаты съ ружьями. Вѣроятно, впервые жителямъ Ростока, —правда, въ этотъ ранній часъ немногочисленнымъ, —пришлось видѣть на своихъ улицахъ такой большой своеобразный трамвайный поѣздъ. Чтобы не затруднять движенія трамваевъ, его предусмотрительно пустили до начала обычнаго утренняго движенія.

Минутъ черезъ 20 ъзды мы достигли "Кайзеръ-павильона", переименованнаго ко времени нашего переъзда (дабы наше присутствіе не осквернило имени кайзера!) въ "Бисмарксъ-Зейле" \*). Иначе, это новое мъсто нашего заключенія оффиціально было названо "Депо русскихъ"—такую вывъску мы увидали на двери канцеляріи начальника на-

шего "депо", или склада русскихъ.

"Кайзеръ-павильонъ" представляетъ излюбленнъйшую ростокцами пивную кофейную, расположенную за городомъ, дъйствительно, въ прекрасномъ лъсу, куда, преимущественно по праздничнымъ днямъ, они пріъзжаютъ in's Grüne съ чадами и домочадцами веселиться, т. е. поглощать въ непомърномъ количествъ довольно неважное мъстное пиво, подъ звуки совершенно отвратительнаго оркестра и монотонное стрекотанье спицъ въ рукахъ своихъ благовърныхъ супругъ и неуклюжихъ дочекъ, цвъту лица которыхъ могла бы поза-

виповать свекла. Въ одной изъ комнатъ самого зданія ресторана—зданія кирпичнаго-помъстили нашихъ дамъ и дътей, а въ сосъдней съ ними комнатъ-тяжело больныхъ. Дамская комната представляла довольно просторный залъ съ подобіемъ эстрады, и расположились въ ней наши дамы (разумъется, на полу) болъе или менъе удобно, т. е. не тъсно. Что касается нашего новаго жилья, то школа-первое мъсто нашего заключенія въ Ростокъ-по сравненію съ этимъ сараемъпавильономъ, куда насъ-мужчинъ теперь помъстили, могла казаться роскошнымъ дворцомъ. Павильонъ этотъ представлялъ очень длинную легкую лътнюю постройку, у которой передняя стъна въбольшую половину вышины состояла изъ стеклянныхъ рамъ, на подобіе тъхъ, какія бывають у парниковъ. Въ центръ павильона - этой нашей спальни и столовой-нъсколько ниже уровня пола находились мужская и женская уборныя весьма примитивнаго устройства, съ полнымъ отсутствіемъ вентиляціонныхъ приспособленій, и удобство этого благовоннаго сосъдства мы не замедлили испытать въ первую же ночь... Для спанья были построены нары-невысокіе столы, мудро раздъленные перегородками на небольшіе квадраты, удобные, быть можеть, для спанья собакъ, но отнюдь не людей. Сколоченные изъ полудюймовыхъ, скръпленныхъ тонкими гвоздями досокъ, столы эти качались отъ всякаго движенія и, видимо, имѣли вполнѣ опредѣленное намъреніе рухнуть въ самомъ ближайшемъ времени, что и удостовърила комиссія спеціалистовъ-инженеровъ изъ числа находившихся съ нами въ плъну. Правда, особенной опасности для лежаешихъ на столахъ паденіе этихъ наръ не

<sup>\*)</sup> Bismarcksaüle, т. е. столбъ Бисмарку. Такое названіе ресторану дано было въроятно, потому, что противъ ресторана стоить пымятникъ Бисмарку, въ видъ колонны

Подобные памятники объединителю германскаго отечества, носящіе названіе Bismarcksaüle, воздвинуты въ большомъ количествъ въ каждомъ городъ Германіи.

представляло: дѣло могло бы ограничиться сильными ушибами и, въ худшемъ случаѣ, поломкой костей. Но лежавшимъ подъ нарами на полу паденіе ихъ угрожало уже явной опасностью для жизни. Кромѣ того, помимо перспективы быть раздавленными, лежавшимъ на грязномъ полу пришлось бы валяться въ пыли и мусорѣ, заносимыми сотнями ногъ со двора. Въ виду этого, мы рѣшили, какъ бы тѣсно ни пришлось, всѣмъ расположиться на столахъ, размѣстивъ подъ ними наши чемоданы, а также, въ видѣ подпорокъ,—садовые стулья и столы. Такимъ образомъ, на каждую клѣтушку-коробочку на нарахъ пришлось по два и даже по три человѣка и, слѣдовательно, о сколько-нибудь спокойномъ спаньѣ нечего было и помышлять.

Надо еще замѣтить, что столы-нары, стоявшіе посреди павильона, представляли нѣсколько большія удобства, чѣмъ прокрустовы ложа, въ видѣ еще болѣе короткихъ клѣтушекъ, пристроенныхъ къ наружной стѣнѣ, состоявшей, какъ я выше упомянулъ, изъ стеклянныхъ рамъ, съ выбитыми коегдѣ стеклами, откуда ночью должно было невыносимо дутъ. Поэтому, во избѣжаніе пререканій, рѣшено было тянутъ на мѣста жребій. Пришлось расположиться въ перемежку съ рабочими—народомъ, весьма мало заботившимся о чисто-

плотности и потому сильно "пахучимъ". Разобравшись въ мѣстахъ, мы занялись разборкой привезенныхъ чемодановъ (изъ которыхъ многіе оказались совершенно испорченными и раздавленными, несмотря на высокую плату, которую съ насъ взяли за ихъ перевозку) и соломенниковъ и принялись выколачивать изъ нихъ цълыя облака пыли. Не успъли мы покончить это занятіе, какъ распространился слухъ, что прівхалъ насъ проведать испанскій вице-консуль Георгь Манъ — мъстный оффиціальный представитель интересовъ Россіи, вручившей, какъ извъстно, заботу въ Германіи о своихъ подданныхъ испанскимъ властямъ. Разумъется, сей представитель Испаніи въ Ростокъ оказался чистъйшимъ нъмцемъ, носившимъ, какъ мы послъ узнали, высокое званіе тайнаго коммерціи совътника, заслуженное имъ на поприщъ служения отечественному пивоваренію: Манъ являлся мъстнымъ пивнымъ королемъ, владъльцемъ наиболъе крупныхъ пивоваренныхъ заводовъ въ Ростокъ и нъсколькихъ пивныхъ. Въсть о прівздъ этого оффиціальнаго нашего пъстуна и защитника показалась намъ весьма отрадной: какъ-никакъ онъ являлся представителемъ дружественной намъ Испаніи, намъ покровительствовавшей. Но послъ первыхъ же словъ г. Мана, обращенныхъ къ нашему старшинъ, пришлось оставить всякую надежду на покровительство намъ сего нъмецкаго "гишпанца".

— Прошу васъ принять во вниманіе, — съ мѣста заявилъ испанскій вице-консуль, — что я, прежде всего, истинный

нъмецкій патріотъ. Эта точка зрънія должна лечь въ основу нашихъ съ вами бесъдъ и сношеній.

Разумъется, послъ такого заявленія говорить съ нашимъ покровителемъ было не о чемъ. Впрочемъ, ему было заявлено, что помъщеніе, намъ отведенное, болье подходитъ для содержанія въ немъ скота, чъмъ для человъческаго жилья. Но, не потрудившись провърить это заявленіе и пропустивъ его мимо ушей, г. Манъ уъхалъ, предварительно замътивъ, что онъ не сомнъвается въ томъ, что условія нашей жизни будутъ, въроятно, вполнъ пріятными, насколько это возможно въ плъну, и что онъ вообще готовъ быть полезнымъ.

Мы не замедлили убъдиться, насколько условія нашей жизни объщали быть пріятными: объдъ, вскоръ намъ поданный, т. е. тарелка суповой бурды съ лохмотьями мяса, оказался не лучше, если не хуже знаменитыхъ объдовъ въ школъ, а о сервировкъ нечего и говорить: оловянные ножи, вилки и ложки были отвратительно грязны. Такимъ образомъ, буфетчикъ изъ Бель-вю оказался вполнъ правымъ. Да и всякіе припасы, въ видъ пива, бутербродовъ, сосисокъ и пр., покупаемые, конечно, за особую плату въ буфетъ, оказались очень плохого качества, и брали съ насъ за нихъ большія деньги: напр., пара миніатюрныхъ сосисокъ, обычно недоваренныхъ и какихъ то дряблыхъ, стоила 15 пфенниговъ. Буфетчикъ оказался не при чемъ: онъ былъ лишь приказчикомъ хозяина ресторана, наглаго, дерзкаго, противнаго по внъшности нъмца, съ которымъ впослъдствіи неоднократно бывали бурныя столкновенія. Негодяй эксплоатировалъ насъ во всю, и за тъ двъ недъли, что мы у него прожили, нажился на насъ основательно.

Первую ночь въ новомъ обиталищъ я провелъ почти безъ сна: нары при каждомъ движеніи "тихо и плавно качались" и грозили рухнуть (на случай ихъ паденія и возможнаго переполоха мы, умудренные опытомъ, предупредили караульнаго унтера, чтобы солдаты съ дуру не принялись насъ разстръливать, какъ это едва не случилось въ Бель-вю), яркій электрическій фонарь, висъвшій надъ головой, свътилъ прямо въ глаза, тъло никакъ не могло приспособиться къ отведенной ему квадратной коробочкъ, сосъди поминутно напоминали о себъ толчками со всъхъ четырехъ сторонъ, и, къ довершенію удовольствія, наша уборная, а въ особенности лежавшіе въ перемежку съ нами рабочіє, распространяли столь кръпкій духъ, что дышать, казалось, совершенно было нечъмъ. Кромътого, безпокоила мысль о дамахъ, оставшихся ночью въ отдъльномъ зданіи на произволь солдать. И мысль эта тревожила не даромъ.

Дъло въ томъ, что дамскую комнату отдъляла отъ общаго помъщенія ресторана наспъхъ сколоченная перегородка, не доходившая до потолка. За перегородкой бражничали и

орали солдаты. И вотъ, лишь только дамы раздѣлись и улеглись на покой, двое подкутившихъ солдать вознамѣрились полюбопытствовать, что происходитъ въ дамской половинѣ, и полѣзли на перегородку. Первая изъ дамъ, замѣтившая ихъ, особа очень нервная, подняла крикъ, съ нею началась истерика. Солдаты ретировались, но ночь была испорчена и прошла въ тревогъ.

Утромъ, въ 6 часовъ, насъ и нашихъ дамъ разбудилъ обычный лающій окрикъ "aufstehen", и началась новая унылая череда жизни, полная недосыпанья, недоъданья, ноющей тоски и мучительныхъ тревогъ, смънявшихся полной апатіей.

Военное начальство у насъ перемънилось. Лейтенантъ Викерсъ, проводивъ насъ изъ Бель-вю, больше не показывался. Его обязанности по завъдыванію нами были возложены на унтеръ-офицера, нѣкоего Кеслера, служившаго до призыва таможеннымъ чиновникомъ. Это былъ человъкъ лътъ 32, довольно интеллигентный и достаточно въ обращеніи сь нами корректный. Обязанности по завъдыванію "депо русскихъ" совмъщалъ съ нимъ фельдфебель, фамиліи котораго не помню, человъкъ также весьма порядочный, относившійся къ намъ очень предупредительно. Хотя онъ былъ чиномъ старше Кеслера, но почему-то являлся какъ бы помощникомъ его, больше, кътому же, по административно-канцелярской части, и касательства къ намъ имълъ мало. И Кеслеръ, и фельдфебельоба были призваны изъ запаса, и этимъ, въроятно объяснялось ихъ человъчное отношение къ намъ, совершенно непохожее на безчеловъчное отношение бурбоновъ-солдатъ и прочихъ истыхъ военныхъ чиновъ дъйствительной службы.

Вспомню любопытный случай, характеризующій отноше-

нія къ намъ фельдфебеля.

Вскоръ по переъздъ нашемъ въ "Кайзеръ-павильонъ", мъстная экспедиціонная контора нъкоего Фика (которой мы поручили розыскъ нашего багажа, сданнаго въ день отъъзда изъ Берлина большинствомъ изъ насъпрямо на Копенгагенъ и тамъ, послъ нашего плъненія, оставшагося) стала частями доставлять намъ этотъ багажъ. Получилъ и я свой сундукъ. Досмотръ вещей происходилъ за воротами "Кайзеръ-павильона", куда по-одиночкъ выпускались владъльцы вещей и откуда они сами должны были тащить свой багажь во внутрь сада. Поднять тяжеловъсный сундукъ было мнъ не по силамъ. Экспедиторъ Фикъ, видя мою безпомощность, кивкомъ головы указалъ извозчику, чтобы тотъ мнъ помогъ. Но извозчикъ, брюханъ, съ наглымъ выраженіемъ толстомордой физіономіи, съ явнымъ пренебреженіемъ отвернулся— "стану я, дескать, помогать русскому шпіону". Тогда ко мнъ быстро подощелъ фельдфебель, въ то время мнъ еще незнакомый, и, подмътивъ происшедшую мимическую сценку, кинулъ въ сторону извозчика сердитый взглядъ, ни слова не гс-



Павильонъ, въ которомъ содержались плѣнные въ ресторанѣ "Кайзеръ-павильонъ".



Обстановка жизни плънныхъ въ "Кайзеръ-павильонъ".

Фотографія эта, снятая на спѣхъ и съ большими предосторожностями однимъ изъпльнныхъ, весьма несовершенная, въ виду скуднаго освъщенія во время съемки, все же, до нъкоторой степени, даетъ понятіе объ условіяхъ жизни русскихъ въ плѣну. Слѣва на нарахъ сидитъ староста-казначей князь Кугушевъ (1); за нимъ стоятъ: староста докторъ Розенцвейгъ (2) и старшина г. Каценельсонъ (3).

9

воря, подхватилъ мой сундукъ, помогъ мнѣ внести его въ садъ, и, въ отвѣтъ на мою благодарность, дружелюбно улыбаясь, любезно откозырялъ. Это была, въ сущности, пустящная услуга, но она сразу обрисовала съ хорошей стороны этого человѣка—мѣстнаго военнаго моего начальства. А подобнымъ человѣчнымъ отношеніемъ нашихъ военныхъ властей мы до того отнюдь не были избалованы. Когда, однажды, въ Бель-вю я обратился къ проходившему мимо съ сигарой въ зубахъ Пупсику, съ просьбой дать мнѣ закурить, Пупсикъ надменно процѣдилъ: "не имѣю права" и круто повернулся ко мнъ

спиной. Мелочь, но тоже характерная.

Кстати-по поводу доставки нашихъ вещей и экспедитора Фика. Сей г. Фикъ, владълецъ крупной транспортной конторы, а, слъдовательно, лицо болъе или менъе значительное въ маленькомъ городъ, какой представлялъ собой Ростокъ, оказался плутомъ крупной марки. За доставку вещей онъ бралъ съ насъ, что ему вздумается. Такъ, напр., за доставку изъ Копенгагена въ Ростокъ, т. е. въ "Кайзеръ-павильонъ", небольшого чемодана и дамской картонки онъ предъявилъ владълицъ вещей счетъ въ 30 марокъ, тогда какъ на самомъ дълъ провозъ этого мелкаго багажа на протяженіи 4—5 часовъ ѣзды могъ стоить не болѣе 6—7 марокъ. Владълица этихъ вещей, дама состоятельная, безпрекословно уплатила требуемую сумму, но когда очередь дошла до одного малоимущаго студента, тотъ категорически заявиль, что болье половины поставленной въ счеть суммы онъ не заплатитъ, и Фикъ согласился. Такъ-же поступилъ и я. Когда же Фикъ пытался артачиться, мы обращались къ содъйствію нашего унтеръ-офицера, Кеслера, и тотъ, къ чести его сказать, всегда отстаивалъ наши интересы, ръшительно сокращая аппетитъ своего алчнаго и явно недобросовъстнаго соотечественника.

Я разсказалъ объ отношеніяхъ къ намъ въ "Кайзеръпавильонъ" непосредственнаго нашего военно-административнаго начальства-Кеслера и фельдфебеля. Далеко не столь человачно было отношение къ намъ караульныхъ унтеръ-офицеровъ, смѣнявшихся посуточно. Бурбоны среди нихъ попадались отчаянные. При исполнении своихъ обязанностей караульных начальников они не подчинялись Кеслеру; тотъ, видимо, пытался вліять на нихъ въ благопріятномъ для насъ смыслъ, но это ему не всегда удавалось Эти бурбоны относились къ намъ явно враждебно и выискивали всяческіе способы досадить намъ: неожиданно запрещали ложиться отдыхать послъ объда, ночью разставляли внутри нашего помъщенія и даже въ уборной солдать съ заряженными ружьями, то и дъло будили насъ частыми обходами, безцеремонно входили въ помъщение дамъ и очень часто не уходили угромъ изъ него до тъхъ поръ, пока всъ дамы не вставали, т. е., другими словами, присутствовали при первомъ ихъ туалетъ. Но всъхъ своихъ сотоварищей превзошелъ грубостью и цинизмомъ одинъ унтеръ-баварецъ, явившійся къ исполненію обязанностей совершенно пьянымъ и въ теченіе круглыхъ сутокъ не перестававшій пьянствовать въ "Кайзеръ-павильонъ". Весь день, не разставаясь съ вонючей трубкой, съ типичнымъ расписнымъ фарфоровымъ чубукомъ, онъ поминутно шатался къ намъ и къ дамамъ, изводилъ насъ мелкими придирками и ненужными строгостями, приказалъ лечь спать раньше времени и запретилъ разговаривать на сонъ грядущій, объщавъ арестовать и подвергнуть строгому наказанію всякаго, кто осмълится ослушаться этого приказа, и, пока дамы укладывались спать, то и дъло шатался въ ихъ комнаты. Но верхъ наглости этотъ негодяй проявилъ утромъ. Ровно въ 6 часовъ раздался приказъ: "aufstehen"! Обыкновенно, ожидая, пока освободится очередь у умывальника, мы не торопились вставать, ибо торопиться было некуда, и начальство, разбудивъ насъ, обычно оставляло насъ въ покоъ. На этотъ же разъ произошло нъчто необычайное. Обождавъ 5 минутъ, баварецъ явился вновь въ сопровожденіи вооруженной стражи, которой приказано было расталкивать продолжавшихъ лежать, что солдаты исполняли неохотно, смущенно приговаривая: "мы тутъ не при чемъ". Еще 5 минутъ спустя, не успъвшіе вскочить были всв переписаны. Я спустя еще 5 минутъ, баварецъ явился съ ведромъ холодной воды, которой сталъ поливать нашихъ соней, продолжавшихъ покоиться безмятежнымъ сномъ. Эффектъ этотъ пріемъ произвелъ необычайный. Заспавшіеся вскакивали и съ непом'трнымъ удивленіемъ таращили сонные глаза на баварца съ ведромъ въ рукахъ, не отдавая себъ отчета, что за причина столь неожиданнаго душа. Я мы, долженъ сознаться, хохотали отъ души, къ великой ярости нашего строгаго блюстителя порядка: ужъ очень потъшны были и его звърски свиръпое лицо, и недоумънныя выраженія лицъ нашихъ провинившихся соней.

Но все, что грубый баварецъ продълалъ надъ нами, было пустяками въ сравненіи съ тъми гнусностями, которыя онъ

позволилъ себъ въ отношении нашихъ дамъ.

Поднявъ насъ въ 6 часовъ, онъ направился въ помъщеніе дамъ и велълъ имъ немедленно встать. Дамы оказались болъе послушными, и всъ безпрекословно мгновенно подчинились этому приказу. Но въ сторонъ одиноко лежала простолюдинка—польская крестьянка, не послъдовавшая приказанію начальства: бъдняга была сильно больна, наканунъ температура поднялась свыше 39°, и докторъ Сальке приказалъ ей лежать до его пріъзда, не вставая. Войдя вторично и увидавъ, что какая-то простая женщина осмълилась ослушаться приказанія, баварецъ примънилъ и по отно-

шеню къ ней тотъ же пріемъ, что и у насъ: притащилъ кружку студеной воды и окатилъ больную. При этомъ присутствовали мужъ несчастной — жалкій, тщедушный крестьянинъ, и славный мальченокъ сынишка, лѣтъ 7, пришедшіе утромъ навъстить больную. Крестьянинъ, не зная нѣмецкаго языка, растерянно залопоталъ по-польски, стараясь объяснить негодяю, что жена его больна и встать не можетъ, а мальченокъ, увидавъ, что солдатъ обижаетъ его мать, жалобно расплакался. Дамы, желая образумить унтера, шумно заговорили всѣ разомъ. Этотъ протестъ окончательно лишилъ самообладанія не разобравшаго, въ чемъ дѣло, ретиваго унтера.

Разсвирѣпѣвъ, онъ схватилъ крестьянина за горло, пригнулъ къ полу и началъ его душить. Но тутъ дамы подняли такой визгъ, что унтеръ опѣшилъ и выскочилъ на дворъ. Былъ приглашенъ Кеслеръ, который, узнавъ, въ чемъ дѣло, сильно возмутился. Онъ унялъ было не въ мѣру ретиваго баварца, но тотъ, на зло дамамъ (онъ съ утра былъ пьянъ), вскорѣ явился къ нимъ снова и, вѣроятно, въ отместку за жалобу прошелъ прямо въ умывальную, гдѣ въ это время, обнаженная до пояса, мылась одна изъ плѣнницъ, извѣстная наша піанистка. Наглецъ, спокойно покуривая трубку, стоялъ не сводя глазъ съ несчастной женщины, до тѣхъ поръ пока она наскоро накинула на себя одежду и выбѣжала изъ

**умывальной**.

Лишь только мы узнали обо всемъ этомъ, наши старосты написали рапортъ, который вручили Кеслеру, съ просьбой представить рапортъ коменданту. Кеслеръ съ полной готовностью и видимымъ удовольствіемъ взялся исполнить нашу просьбу. А баварецъ продолжалъ невозмутимо тянуть пиво, пока его, окончательно пьянаго, не смѣнилъ въ полдень другой караульный начальникъ. Какой результатъ возымѣлъ на этотъ разъ нашъ рапортъ и возымѣлъ ли онъ вообще какой-нибудь результатъ, мы свѣдѣній не получили. Возможно, что комендантъ не придалъ особаго значенія нашей жалобѣ, судя по тому, что въ послѣднее время, послѣ полученной изъ Альтоны нахлобучки за опрометчиво данное плѣннымъ разрѣшеніе селиться въ городѣ, онъ относился къ намъ въ высокой степени безразлично.

Въ "Бель-вю" грозное наше высшее начальство ни разу не появилось, а въ "Кайзеръ павильонъ" оно удостоило насъ своимъ посъщеніемъ однажды и всего лишь на нъсколько мгновеній, причемъ это появленіе носило въ высокой степени комическое впечатльніе: какъ-то подъ вечеръ неожиданно распахнулись ворота, и грозный нашъ опереточный старикъ-полковникъ, величественно пріосанившись на статномъ конъ, торжественно въъхалъ въ садъ, въ

сопровожденіи адъютанта, молча провхаль по аллев вдоль павильона, повернуль обратно и скрылся. Оказалось, какънамъ въ тотъ же вечеръбыло объявлено, что высокое наше начальство осталось крайне недовольно нашимъ безучастнымъ отношеніемъ къ его появленію, и намъ переданъ былъприказъ коменданта при слъдующихъ его появленіяхъ снимать шляпы и вставать. Къ счастью, вторичнаго посъщенія мы не удостоились.

#### VIII.

## Патріотическіе концерты, "Коль славенъ" и "Червачки".

Ко времени нашего переселенія въ "Кайзеръ-Павильонъ", т. е. въ серединъ августа по старому стилю, стояли погожіе солнечные, теплые дни и нехолодныя ночи. Единственной отрадой нашей была возможность гулять по длинному, хотя и узкому пространству отъ въвздныхъ воротъ, мимо павильона до забора въ глубинъ парка. На воздухъ мы проводили цълые дни: въ 6 часовъ утра, выбъжавъ изъ нашего стойла-павильона съ его неимовърно спертой, душистой и душной атмосферой, мы спъшили на площадку въ концъ аллеи, чтобы заняться тамъ шведской гимнастикой подъ руководствомъ одного изъ нашихъ врачей, на воздухѣ объдали и пили чай, туть же проводили и вечера, при свътъ багрово-красныхъ садовыхъ фонарей, зажигавшихся вдоль нашей аллеи. Вечерами мы чувствовали себя привольнъе: улегались треволненія дня, можно было уединиться на упомянутую выше площадку въ глубинъ аллеи, если караульный стражъ попадался милостивый и не гналъ оттуда, посидъть въ темнотъ вдали отъ возбуждавшаго нервы краснаго свъта фонарей и говора толпы. Супружескія и дружескія пары уединялись сюда, чтобы наединь, не на людяхь, подълиться своими интимными мыслями, тихо поболтать, другь-друга ободрить для предстоявшаго новаго дня, сулившаго новыя треволненія, приносившаго новыя сплетни и глупые слухи о вымышленныхъ нашихъ неудачахъ на войнъ, которые все больше пытали измученные нервы. Тутъ, въ этомъ относительно укромномъ уголку парка, среди низко нависшихъ вътвей густо разросшихся деревьевъ, пахло мхомъ, сыростью лъса, грибами, опадавшей листвой-тъмъ своеобразнымъ свъжимъ ароматомъ осени, который напоминалъ родную осень, родную деревню, русскую дачу, будилъ радости воспоминаній и умиротворяль ими душу.

Но по мъръ того, какъ осень вступала въ свои права, цвътисто раскрашивая въ пестрый нарядълиству нашего парка, съ каждымъ днемъ все больше ръдъвшую, дни замътно становились короче, ночи — значительно холоднъе, началъ перепадать дождикъ вскоръ превратившійся въ затяжной,

нудный осенній ливень. Въ нашей жизни наступила тяжелая череда. Цълые дни приходилось проводить въ павильонъ съ его ужаснымъ воздухомъ, ночью, какъ говорится, зубъ на зубъ не попадалъ отъ холода и жестокой сырости, проникавшей во все существо. Кто могъ-пріобрѣталъ себѣ вязанныя издълія изъ шерсти и теплыя тужурки, другіе напяливали всю имъвшуюся съ собой одежду. Я лично, напр., пока не пріобрълъ вязаной фуфайки, круглыя сутки носилъ двъ пиджачныя пары, дорожную куртку и лътнее пальто и согръться не могъ, въ особенности ночью: павильонъ нашъ, конечно, не отапливался, а, между тъмъ, въ виду зловонія, распространявшагося отъ уборныхъ, приходилось весь день держать окна открытыми. Подъ вліяніемъ холода, сырости и мрачной погоды, и на душъ становилось невыразимо тяжело и тоскливо, тъмъ болъе, что будущее было такъ же безпросвътно, какъ безпросвътенъ былъ окутавшій нашъ паркъ

тяжелый осенній туманъ.

Лишь въ одномъ отношеніи мы были рады наставшей непогодъ: она избавляла насъ отъ докучливаго любопытства ростокскихъ гражданъ, до того ежедневно собиравшихся въ паркъ и съ глупымъ любопытствомъ глазъвшихъ на насъ, словно на дикихъ звърей. Дъло въ томъ, что та полоса парка, которая была отведена въ наше пользование вдоль павильона, отдълялась нарочито для насъ проведенной проволокой отъ общей площади рестораннаго парка, гдъ стояли во множествъ садовые столы и стулья и куда ростокцы пріъзжали пить пиво и разглядывать насъ. Особенно назойливымъ бывало это разглядываніе въ воскресные дни, когда хозяинъ ресторана, для большаго привлеченія публики, устраивалъ въ саду "патріотическіе концерты", собиравшіе чрезвычайно многочисленную толпу. Съ непріятнымъ чувствомъ душевной тревоги ждали мы перваго концерта: мы боялись со стороны нъмцевъ взрыва оскорбительныхъ демонстрацій по нашему адресу. Но мекленбуржцы—народъ по природъ спокойный, сдержанный. Скверный оркестръ отвратительно фальшиво игралъ свои патріотическія пѣсни, нѣмцы подпѣвали и попивали пиво, съ чувствомъ нравственнаго самоудовлетворенія и явнаго презрѣнія разглядывали насъ, знакомились съ нашимъ бытьемъ-житьемъ. Бывали случаи, что закутившія парочки, проведя безпутно ночь въ злачныхъ увеселительныхъ учрежденіяхъ Ростока подъ звуки шансонетокъ, прітьзжали рано утромъ доканчивать пиръ въ садъ Кайзеръ-Павильона, гдъ, попивая шампанское, они наблюдали зрълище не менъе любопытное, чъмъ представленія въ недавно покинутыхъ ими шантанахъ, - зрълище вставанія, одъванія и умыванія русскихъ плънныхъ, а также зрълище "кормленія звърей" — раздачи намъ хлъба и кофейнаго пойла, такъ какъ сквозь огромныя парниковыя окна нашего сарая-павильона

вся наша жизнь была на виду. И ростокцы съ огромнымъ любопытствомъ изучали бытъ плѣнныхъ, изучали русскихъ. Но слъдуеть замътить, что по поводу русскихъ или, по крайней мъръ, наружности русскихъ, у нихъ, къ слову сказать, составилось совершенно превратное впечатлъніе: изъ числа общаго количества плънныхъ, собственно русскихъправославныхъ была всего одна пятая часть, а подавляющее въ процентномъ соотношени количество составляли евреи 1). Наблюдая евреевъ, изучая ихъ наружность, прислушиваясь къ ихъ говору, подмъчая ихъ привычки, и т. д., нъмцы были въ полномъ убъжденіи, что они знакомятся съ представителями чистъйшихъ русаковъ; въ памяти ростокца русскій запечатпълся, въ видъ темнаго брюнета съ курчавыми волосами, крючковатымъ носомъ, говорящаго картаво, на распъвъ, и т. д. Такое представленіе о русскихъ было настолько прочно, что, когда однажды мнѣ довелось побывать въ мъстномъ банкъ, директоръ банка ръшилъ, что я его обманываю, называя себя русскимъ, что я либо французъ, либо англичанинъ. Я когда жена, послъ нашего освобожденія, пошла въ заведеніе ваннъ, то прислужница въ разговоръ убъжденно замътила, что жена моя, очевидно, не русская, т. к. у всъхъ русскихъ женщинъ черные волосы и смуглый цвътъ лица.

Но вернусь къ разсказу о "патріотическихъ концертахъ". Во время перваго концерта насъ ждалъ неожиданный сюрпризъ: послѣ традиціонныхъ "Deutschland, Deutschland über ailes", "Wacht am Rhein" и проч., вдругъ раздались величавоторжественные звуки нашего родного "Коль Славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ". Мы были поражены. Многіе наивно готовы были предположить, что нѣмцы, желая доставить концертомъ и намъ пріятное, играютъ нашъ духовный гимнъ. Велико же было наше удивленіе, когда мы узнали, что это наше искони русское произведеніе, написанное, если не ошибаюсь, Д. С. Бортнянскимъ еще въ 70 годахъ XVIII столѣтія, нынѣ сопричислено нѣмцами къ числу національныхъ своихъ "патріотическихъ произведеній" подъ названіемъ "Die Macht

der Liebe" ("Сила любви").

Правда, этотъ нашъ духовный гимнъ издавна пришелся по душъ нъмцамъ, и, какъ мнъ пришлось слышать, они давно уже исполняли его въ киркахъ во время вънчанія и въ другихъ торжественныхъ случаяхъ, но въ тъ времена они добросовъстно называли его въ нотахъ "духовной пъсней Bortnianski". Теперь же нъмцы по-просту присвоили себъ это наше національное произведеніе, дали ему новую кличку

<sup>1)</sup> Всего въ это время насъ было 308 человъкъ плънныхъ, изъ коихъ: 136 евреевъ, 62 православныхъ, 48 лютеранъ, 47 католиковъ, 5 армянъ, 4 менонита, 3 караима, 2 англичанина.

и ръщили считать своимъ. Впрочемъ, что жъ мудренаго, если даже музыку нашего народнаго гимна нъмцы когда-то приписывали пруссаку Гаазе. Сей Гаазе, состоя капельмейстеромъ гвардейскихъ полковъ въ Петроградъ, написалъ маршъ, въ который включилъ основной мотивъ гимна Львова. Маршъ этотъ былъ исполненъ 30 августа 1834 г. въ Петроградъ при открытіи Александровской колонны, въ присутствіи прусскихъ генераловъ, участниковъ боевъ 1812—1814 г.г. Онъ пришелся имъ по вкусу, былъ включенъ въ число маршей, допущенныхъ къ исполненію въ прусской арміи, и это-то дало впослъдствіи нъмцамъ основаніе доказывать, что мотивъ русскаго народнаго гимна заимствованъ Львовымъ изъ прусскаго марша. Наглая ложь была документально опровергнута извъстнымъ нашимъ композиторомъ, Н. Ө. Соловьевымъ, ъздившимъ для разслъдованія этого дъла въ Германію. Исторія весьма поучительная!

Итакъ, разглядываніе русскихъ плѣнныхъ подъ звуки патріотическихъ гимновъ было для ростокцевъ развлеченіемъ весьма пикантнымъ, и въ воскресные дни ресторанъ нашего хозяина торговалъ на славу, въ то время, какъ остальные рестораны Ростока влачили, по случаю войны, весьма жалкое существованіе. Ловкій коммерсанть учель выгоды привлеченія въ свое заведеніе плънныхъ и сдълаль по тъмъ плохимъ временамъ блестящее дъло. Любопытно отмътить, что въ цъляхъ привлеченія во внутрь сада возможно большаго количества публики, хозяинъ распорядился затянуть толемъ ръшетку у воротъ, гдъ ежедневно, а въ воскресные дни въ особенности, толклись зъваки, нарочито прітзжавшіе для этого изъ города, которые "на-даровщинку" пользовались удовольствіемъ разглядывать русскихъ плънныхъ. Съ тъхъ поръ, какъ ворота оказались задъланными, этимъ, такъ сказать, безбилетнымъ "зайцамъ" пришлось проникать во внутрь сада и за удовольствіе насъ разглядывать — платить контрибуцію хозяину, въ видъ требованія пива и проч.

Хотя, такимъ образомъ, мы представляли выгодную доходную статью, но сквалыга хозяинъ продовольствовалъ насъ изо дня въ день все хуже. Пища стала, наконецъ, до того недоброкачественна, что насъ стали кормить мясомъ съ червями. Первый подобный случай, когда въ суповомъ ведръбыла изловлена цълая семья червей, отъ большихъ до малыхъ включительно, вызвалъ большой переполохъ. Кеслеръбылъ возмущенъ чрезвычайно и представилъ объ этомъ возмутительномъ случатъ рапортъ по начальству. Результатомъ этого рапорта явился срочный прітадъ штабсъ-арцта Сальке, которому были предъявлены черви, собранные нами въ банку и запечатанные печатью нашего казначея, князя Кугушева. Глубоко возмущенный, Сальке сдълалъ строгое внушеніе хозяину ресторана, но тотъ, нисколько не смущен-

ный, оправдывался, что ему-де за всъмъ не доглядъть, что виновать недобросовъстный мясникъ, и т. д. Сальке рапортовалъ коменданту, но на того случай этотъ, повидимому, впечатлънія не произвель. И только стараніями того же Сальке были приняты нъкоторыя мъры контроля надъ доброкачественностью нашей пищи: ежедневно, ко времени нашего объда, стали пріъзжать помощники Сальке, пробовавшіе пищу. Но это дълу не помогло: черви продолжали попадаться по-прежнему и въ мясъ, и въ супъ. Ну, и подтвердилась справедливость поговорки "привычка вторая натура": мы болъе или менъе привыкли къ "червячкамъ" и хотя, вылавливая ихъ, роптали, но этотъ ропотъ становился все благодушнъе, надъ "червячками" начинали острить, подобно нашему хозяину, какъ-то обмолвившемуся: "не фазанами же мнъ васъ кормить, въ самомъ дълъ, за полторы марки въ день!"

#### İΧ

### Счастье "стариковъ" и дамъ.

Послѣ нѣсколькихъ дней унылой осенней мокропогодицы, снова прояснѣло, и на душѣ стало легче. Вмѣстѣ съ ласковыми лучами вновь выглянувшаго изъ-за тучъ солнца, насъ озарили первые проблески надежды. Начали проявляться

благопріятные признаки, сулившіе намъ свободу.

Кеслеръ по нъсколько разъ въ день строилъ, перестраивалъ, считалъ, пересчитывалъ насъ, считалъ отдъльно мужчинъ, отдъльно женщинъ, дълалъ подсчеты по національности, по религіи, составлялъ отдъльныя группы и перемъщалъ ихъ изъ одного конца аллеи въ другой, и т. д. Каждый день въ этомъ отношеніи приносилъ что-нибудь новенькое, каждая перегруппировка вызывала цълый рядъ ободряющихъ догадокъ и надеждъ, быстро, однако, смънявшихся разочарованіемъ. Съ этими построеніями Кеслеръ не давалъ намъ скучать, но и нервы онъ намъ издергалъ основательно.

Затъмъ, каждый день приносилъ необычайное обиліе "послъднихъ новостей" основанныхъ по-просту на къмъ-либо высказанной догадкъ, превращавшейся черезъ нъсколько минутъ въ "достовърный фактъ", обсуждаемый на всъ лады. Шутники изощрялись во всю. Сплетня, къмъ-либо пущенная въ одномъ концъ аллеи, возвращалась черезъ нъсколько минутъ обратно къ пустившему ее въ новой редакціи. Пріятель мой однажды, въ видъ опыта, серьезнъйщимъ образомъ сообщилъ случайному по столику сосъду подъ "величайшимъ секретомъ" "послъднюю новость", что насъ всъхъ отправляютъ на время войны въ германскія колоніи въ Африку, для чего уже зафрахтованъ норвежскій пароходъ. Черезъ нъсколько минутъ кто-то отозвалъ моего пріятеля въ сторону

и въ свою очередь столь же серьезнымъ образомъ сообщилъ ему тоже "подъ величайшимъ секретомъ" самую послъднюю "достовърную новость", что насъ всъхъ отправляютъ на время войны въ Норвегію, для каковой цъли отъ береговъ Африки спъшно отозванъ германскій военный пароходъ... Не было того нелъпаго слуха, въ особенности, если онъ былъ скольконибудь благопріятенъ для насъ, къ которому мы, извърившіеся во всъхъ слухахъ и "достовърныхъ новостяхъ", не от-

неслись бы, хотя на мгновеніе, съ довъріемъ.

Но вотъ стали появляться извъстія уже, дъйствительно, болье или менье достовърныя: наши плънные стали получать отъ знакомыхъ изъ Берлина письма, пропущенныя цензурой (цензоромъ нашимъ былъ тотъ же Кеслеръ, пропускавшій письма безъ излишней придирчивости), въ которыхъ сообщалось, что многіе плънные отпущены уже въ Берлинъ на свободу, что въ ближайшемъ времени ръшено отпускать на родину стариковъ, т. е. лицъ старше 50-тилътняго возраста, женщинъ и дътей, а затъмъ постепенно всъхъ остальныхъ. Слухи эти нашли подтвержденіе въ газетахъ, которыя съ громадными предосторожностями приносили намъ наши дамы, пользовавшіяся правомъ выхода въ городъ для покупокъ (чтеніе газетъ, временно намъ разръшенное, снова находилось подъ строгимъ запретомъ). "Старики" наши заволновались: у большинства въ паспортахъ возрастъ не былъ ука-

занъ, а по наружности многіе выглядъли моложаво.

Наконецъ, однажды, послъ обычнаго построенія по парамъ, Кеслеръ выдълилъ въ отдъльную группу женщинъ, дътей и лицъ, заявившихъ себя старше 50 лътъ. Группа получилась очень пестрая: наравнъ съ явно пожилыми людьми, стояли люди, явно недостигшіе и 40-льтняго возраста. Сльдующій день принесъ еще новость: въ особую группу были выдълены больные, а затъмъ всъ лица, въ томъ числъ и молодежь, имъвшія на рукахъ бълые билеты, т. е. удостовъренія русскаго военнаго начальства о совершенной непригодности для военной службы. Повидимому, всъхъ такихъ лицъ, которыхъ оказалось множество, имълось въ виду вмъстъ со стариками отпустить на родину. Среди нихъ были лица, хотя и обладавшія бълыми билетами, но не имъвшія ихъ при себъ. Начались новыя треволненія. Наконецъ, какъ-то поздно вечеромъ Кеслеръ неожиданно сообщилъ необычайную новость: онъ объявилъ, что, по имъющимся достаточно достовърнымъ даннымъ, всъхъ будто бы ръшено отпустить на свободу, причемъ въ первую очередь получатъ свободу тъ изъ насъ, за къмъ не будетъ числиться денежной недоимки за все время продовольствія въ плѣну. Поэтому, во избѣжаніе недоразумъній, Кеслеръ предлагалъ лицамъ, не расплатившимся, покончить счеты, т. к. въсть объ освобождени ожидалась, якобы, съ минуты на минуту. Несмотря на поздній часъ, онъ тотчасъ открылъ сборъ денегъ. Тутъ ужъ волненія достигли крайняго напряженія: хотълось и радоваться близкой свободъ, но въ то-же время многихъ смущала мысль, не ловкій-ли это маневръ, чтобы выудить деньги. Надо замътить, что, несмотря на достаточную корректность Кеслера, въ отношеніи стяжательности въ немъ все же сказывался нъмецъ: бывали случаи, что у жалкаго бъдняка-студента, получавшаго съ родины переводъ въ 10 марокъ, — 5 марокъ удерживалось въ счеть платы за "червячковъ"; бывали даже случаи, что лицъ, подозръваемыхъ въ утайкъ денегъ, Кеслеръ приказывалъ попросту обыскивать, и эти сцены, происходившія на глазахъ у всъхъ насъ (правда, онъ бывали не часты), производили отвратительное впечатлъніе.

Оптимистовъ, однако же, оказалось много, и они поторопились встать въ очередь передъ столомъ Кеслера, чтобы поскоръе расплатиться; скептики благоразумно воздержались, предполагая, что сенсаціонный слухъ пущенъ Кеслеромъ въ видъ уловки. И скептики не ошиблись. Касса Кеслера въ этотъ вечеръ значительно пополнилась, ночь мы провели въ волненіи, безъ сна, а утромъ... утромъ всъ слухи смолкли и

на нъсколько дней наступило полное затишье.

Пріуныли даже наши "старики" и дамы, въ отношеніи которыхъ, по словамъ Кеслера, вопросъ о свободъ былъ

предръшенъ совершенно опредъленно.

Но вотъ прошло еще 2—3 дня, и въ "Кайзеръ-Павильонъ" зачастили сыщикъ Папстъ (начальникъ сыскного отдъленія) и полицейскіе чины. Началась провърка нашихъ паспортовъ, хранившихся у Кеслера. Покончивъ съ этимъ дъломъ, Папстъ сталъ вызывать "стариковъ", въ паспортахъ которыхъ не имълось отмътокъ о возрастъ, для установленія ихъ возраста по наружному осмотру. Многіе оказались забракованными. "Старички"-самозванцы легко примирились съ своей неудачей, дъйствительные-же старики заволновались: переубъдить нъмцевъ, путемъ "честнаго слова" и другихъ совъстливыхъ доказательствъ, разумъется, нечего было и думать.

Изъ числа этихъ несчастныхъ двое волновались особенно сильно: то были купецъ г. Я-сонъ изъ Москвы и управляющій ливадійской фермой г. Я—въ. У обоихъ на родинъ остались семьи, о которыхъ они не имъли никакихъ извъстій, и оба поэтому сильно тосковали. Теперь, по возрасту, они имъли полное основаніе разсчитывать на свободу и, вдругъ, возможность этой столь долго жданной свободы ускользала, благодаря случайной оплошности паспортиста. Было отъ чего придти въ отчаяніе! Г. Я—сонъ, страдавшій грудной жабой въ серьезной формъ (онъ лъчился лътомъ въ Наугеймъ), задыхался отъ болей въ груди, не дававшихъ ему спать. Г. Я—въ, недавно могучій здоровякъ, какъ говорится, таялъ на нашихъ глазахъ. Въ

началь плына жизнерадостный балагурь, онъ сталь угрюмь. мраченъ, и этой мрачностью положительно пугалъ насъ. Онъ посъдълъ за время плъна, и внъшность его не оставляла. казалось бы, сомнъній въ томъ, что ему не меньше 50 лътъ. Но нъмцы почему-то заупрямились. Къ счастью, въ горъ этихъ нашихъ неудачниковъ принялъ участіе штабсъ-арцть Сальке. Только благодаря его усиленнымъ настояніемъ, оба были признаны имъющими право на свободу. При этомъ, съ г. Я-мъ произошелъ слъдующій любопытный случай. Нашъ, такъ сказать, старшій врачъ г. Розенцвейгъ, ведшій съ докторомъ Сальке всѣ переговоры по поводу больныхъ плѣнныхъ и въ полной мѣрѣ снискавшій довѣріе своего нъмецкаго коллеги, просилъ штабсъ-арцта обратить на г. Я—ва особенное вниманіе, въ виду, якобы, не совсъмъ нормальнаго психическаго его состоянія, и похлопотать объ его освобожденіи. Узнавъ объ этомъ, г. Я-въ столь безумно вытаращилъ глаза на штабсъ-арцта, когда тотъ, вызвавъ его для осмотра, сталъ слушать его пульсъ, и столь внушительно мычаль въ отвъть на вопросы Сальке, что тоть вполнъ удостовърился въ психическомъ, нездоровьъ своего ціента и сдѣлалъ по этому поводу рѣшительный докладъ полицейской власти. Впослѣдствіи, г. Я—въ отъ души смѣялся, разсказывая о своемъ мнимомъ сумасшествіи, но тогда ему было не до смѣха. Бѣдняга до того волновался при частыхъ допросахъ полиціи, что, несмотря на свое могучее здоровье, дважды падалъ въ обморокъ. Его душевныя страданія, его непомърное горе передавалось другимъ. И когда, наконецъ. полицейскій чинъ объявилъ ему, что онъ въ числѣ прочихъ стариковъ будетъ отпущенъ на свободу, г. Я-въ снова потеряль сознаніе, на этоть разъ уже оть радости, а присутствовавшій при этомъ нашъ фельдфебель, сочувствовавшій горю г. Я-ва и теперь искренно за него порадовавшійся, прослезился. Это было очень трогательно. Среди окружавшихъ насъ грубыхъ жестокосердыхъ тевтонцевъ, этотъ славный человъкъ представлялъ, съ штабсъ-арцтомъ Сальке и до извъстной степени съ Кеслеромъ, счастливое исключеніе.

Близкое ръшеніе участи нашихъ дамъ вызвало большое волненіе среди тъхъ плънниковъ-мужчинъ, которые были въ плъну съ женами и которые по возрасту не подлежали освобожденію. Съ одной стороны, они всячески убъждали женъ воспользоваться возможностью свободы, рисуя картины тъхъ крайнихъ лишеній, которыя, въ самомъ дълъ, могли ожидать дамъ въ случаъ, если бы насъ постигла злая участь провести зиму въ плъну, да еще вдобавокъ въ "Кайзеръ-павильонъ". Съ другой же стороны, уговаривая женъ уъхать, плънники-супруги въ душъ страдали, страшась той неизвъстности, на которую обречены были женщины въ предстоящемъ далекомъ пути, полномъ опасностей въ воен-

ное время, и для самихъ себя боясь разлуки, полнаго одиночества, на которое ихъ обрекали жены, если бы онъ согласились уъхать: въдь счастье многихъ плънныхъ и заключалось именно въ томъ, что они были въ плъну вмъстъ съ женами, и плънные, оторванные отъ семей, сильно имъ завидовали.

Дня два томились душевной пыткой наши женатые товарищи. Однъ жены готовы были послушаться голоса холоднаго разсудка и уъхать; другія, послушныя голосу сердца, самоотверженно ръшали остаться. Былъ приглашенъ изъ города нотаріусъ для составленія довъренностей на имя тъхъ женъ, которыя ръшали уъхать. Даже въ то время, когда нотаріусъ уже составлялъ въ канцеляріи "депо русскихъ" черновики довъренностей, многія жены, уже ръшившіяся уъхать, готовы были еще раздумать.

Это были тяжелыя минуты. Одинокіе, присматривавшіеся къ готовымъ разлучиться супругамъ, страдали за нихъ душой. Въ это время, между прочимъ, мы стали свидътелями

слъдующей любопытной сцены.

Къ одному изъ мужей подошелъ студентъ-еврей, молодой энтузіастъ, и обратился къ нему съ вопросомъ, предпо-

лагаетъ ли его жена уъхать или остаться.

— Не знаю, —хмуро отвътилъ мужъ. — Колеблется. Повидимому, мнъ удастся склонить ее уъхать. Да и лучше. По крайней мъръ, дъла наладитъ дома, похлопочетъ, можетъ быть, о моемъ освобождени...

— Ну, знаете, — горячо перебилъ его студентъ: — если бы я былъ женатъ, и мнъ удалось бы склонить жену покинуть меня при такихъ условіяхъ, я бы съ ней больше никогда не встрътился. Я бы зналъ, что она меня не любитъ...

— Но, дома—дъла, неръщительно возразилъ мужъ

всяческія дъловыя осложненія...

— Ахъ, какія дѣла могутъ заставить броситъ любимаго человѣка въ такія минуты, когда вся жизнь ставится на карту!—искренно возмутился студентъ, сердито оборвалъ разговоръ и отошелъ.

Молодой энтузіасть, съ душой, не оскверненной прозой жизни, быль искренно огорчень въ лучшихъ своихъ чувствахъ. Ему, конечно, можно было только позавидовать...

Но вотъ наступилъ часъ, когда для супруговъ настала пора ръшительно покончить со всъми сомнъніями: явился сыщикъ Папстъ, объявившій давно жданную въсть, что военное начальство разръшаетъ всъмъ мужчинамъ, признаннымъ достигшими 50-тилътняго возраста, и всъмъ дамамъ вернуться въ ближайшемъ будущемъ на родину. Папстъ потребовалъ, чтобы дамы по этому поводу высказались вполнъ опредъленно.

Для супруговъ наступили послъднія минуты волненій, колебаній... Однъ жены, взявъ подъ руки своихъ мужей,

кръпко вцъпились въ нихъ, какъ бы боясь, чтобы ихъ насильно не разлучили... Лица этихъ мужей сіяли торжествомъ побъды... Другія твердо направились къ группъ рышившихся уъхать... Третьи, уже было примкнувшія къ ней, шмыгнули обратно...

Кто изъ дамъ желаетъ еще увхать?
 Молчаніе. Борьба съ сомнѣніями кончена.

Мы оглядываемся, подсчитываемъ и убъждаемся, что женъ уъзжающихъ больше, чъмъ остающихся. Послъднихъ— четыре-пять. Уъзжающія—жены преимущественно дъловыхъ

людей, присяжныхъ повъренныхъ, коммерсантовъ.

На очередъ выступаютъ новые, волнующіе всѣхъ уѣзжающихъ вопросы: Папстъ объявилъ, что всѣ, получающіе разрѣшеніе уѣхать, смогутъ осуществить это право лишь при томъ условіи, если имущіе уплатятъ сполна, какъ продовольственныя недоимки неимущихъ, такъ и за проѣздъ ихъ въ Россію. Сумма, подлежащая уплатѣ за объявившихъ себя неимущими, оказывается крупной. Между тѣмъ, среди этихъ яко бы неимущихъ имѣются лица, о которыхъ достовѣрно извѣстно, что они приберегли изрядную толику денегъ. Поднимается шумъ голосовъ, готовы вспыхнуть горячіе споры. Но властное мановеніе руки Папста заставляетъ шумъ смолкнуть.

— Завтра, въ 9 час. утра я долженъ получить окончательный отвътъ, — говоритъ онъ. — Займитесь обсужденіемъ вопроса. Пусть остающіеся не мъщаютъ отъъзжающимъ

подготовиться къ отъезду. Прошу не волноваться.

Папстъ увзжаетъ. Но о томъ, чтобы не волноваться рвчи быть не можетъ. На очереди рвшеніе жгучихъ вопросовъ: объ уплатв имущими отъвзжающими за провздъ мнимыхъ неимущихъ, и еще болве важный для всвхъ плвнныхъ вопросъ—объ обезпеченіи имущими увзжающими не-

имущихъ остающихся.

Въ павильонъ, несмотря на поздній часъ вечера, сзываются всѣ плѣнные на дозволенное начальствомъ общее собраніе. По обычаю, совѣтъ старостъ, во главѣ со старшиной, занимаетъ мѣста на эстрадѣ, гдѣ въ былое время въ ненастные дни, когда дождь загонялъ бражничавшихъ ростокцевъ изъ сада въ павильонъ, играла музыка. Съ нашимъ водвореніемъ въ "Кайзеръ-Павильонѣ" эстрада превращена въ трибуну для ораторовъ, а въ свободное отъ парламентскихъ занятій время—въ парикмахерскую, гдѣ съ утра суетится юркая фигура, въ бѣломъ балахончикѣ, нашего неизмѣннаго Фигаро, перекочевавшаго вслѣдъ за нами сюда изъ Бель-вю.

Засъданія "общаго собранія" ведутся у насъ по всъмъ правиламъ парламентскаго искусства. Порой говоримъ дъло,

а больше "шумимъ, братцы, шумимъ".

Въ этотъ вечеръ собраніе было особенно многолюдно. Въ составъ президіума были приглашены наиболье почтенныя лица изъ числа отъъзжавшихъ. Начались ръчи. По временамъ изъ толпы, по обычаю, выскакивалъ юркій еврейчикъ, лейпцигскій студенть, извъстный своей безтолковой болтливостью. Онъ былъ у насъ вождемъ партіи всъми и всъмъ недовольныхъ.

— Я требую слова!—поднимался его пискливо-пронзительный голосъ, сыпавшій слова, какъ горохъ. — Во имя элементарныхъ требованій этики, я утверждаю, что лишь полный объективизмъ и реализація начала общей справед-

ливости...

Спокойный голосъ предсъдателя ръшительно остана-

вливаетъ безпокойнаго болтуна.

Сбоку выглядываеть каска дежурнаго караульнаго унтера, пришедшаго наблюсти за порядкомъ. Дабы не смущать его, ръчи ораторовъ, произносимыя на русскомъ языкъ, тотчасъ повторяются въ нъмецкомъ переводъ.

Засъданіе становилось шумнымъ. Страсти ораторовъ разгорались. Буфетъ, находившійся въ томъ же помъщеніи, бойко торговалъ дряблыми сосисками и кислымъ пивомъ: мужья, покидаемые женами, и молодежь, потерявшая надежду на скорое освобожденіе, не жалъли послъднихъ пфенниговъ,

или, какъ мы ихъ прозвали, — "финиковъ".

Лишь въ полночь разбрелись мы по нашимъ нарамъ. А лица, выбранныя изъ состава совъта старостъ для обсужденія послъднихъ, наиболъе спъшныхъ вопросовъ, до утра шопотомъ совъщались на эстрадъ и что то писали. "Старики" въ волненіи провели ночь безъ сна: предстоявшая, долго жданная свобода, мысли о родинъ, которую имъ теперь скоро суждено было увидать—не давали уснуть.

X.

# На свободу въ Ростовъ!

Итакъ, отъѣздъ "стариковъ" и дамъ былъ принципіально окончательно рѣшенъ и сомнѣнію не подлежалъ. Вопросъ заключался лишь во времени: Папстъ объявилъ, что срокъ отъѣзда будетъ установленъ высшимъ начальствомъ въ Яльтонѣ, куда представлены были списки отъѣзжающихъ, и что отвѣтъ ожидается со дня на день. Такимъ образомъ, треволненія "стариковъ" прекратились. Помирившись съ нашей горькой участью, успокоились и мы всѣ остальные, потерявъ всякую надежду на скорое освобожденіе. Жена утѣшила меня, высказывая соображеніе, что во вторую очередь, несомнѣнно, отпустятъ лицъ женатыхъ, при которыхъ оставались жены, а тѣмъ болѣе больныхъ и неспособныхъ

къ военной службъ, къ числу каковыхъ сопричисленъ былъ. повидимому, и я. Но надежды на это пока не было никакой. И, скръпя сердце, мы смирились, желая лишь одногоскоръйшаго отъъзда счастливыхъ нашихъ сотоварищей. Ихъ понятная эгоистическая радость, разговоры о предстоящемъ путешествіи, сборы къ нему и заботы о путевыхъ покупкахъ невольно доставляли намъ, остающимся, большую душевную боль. Конечно, мы радовались за нихъ, возлагали на нихъ надежды, что, прівхавъ въ Россію, они похлопочуть за насъ. навъстятъ нашихъ близкихъ, уладятъ наши дъла, и все же сердце ныло при мысли, что они такъ скоро увидятъ родину, а намъ, быть можеть, суждено и кости свои сложить здъсь. Въ самъ дълъ, если бы намъ довелось зимовать въ "Кайзеръ-Павильонъ", какъ это и было предположено, многіе, въроятно, не выбрались бы отсюда живыми и, во всякомъ случать, сколько-нибудь здоровыми и по прежнему трудоспособными людьми.

Однако, время шло, а "стариковъ" нашихъ что-то забыли. Снова пріуныли они. И общее настроеніе стало подавленнымъ: опять наступила осенняя слякоть, моросилъ безпросвътный дождь, начинались заморозки (стоялъ въдь уже сентябрь въ половинъ по новому стилю), мы отчаянно мерзли по ночамъ, начались заболъванія. Жутко было на душъ.

И, вдругъ, въ нашей судъбъ наступила неожиданная перемъна. Я никогда не забуду этого неимовърно радостнаго

дня—дня 14-го (по нашему стилю 1-го) сентября.

Это было воскресенье. Съ утра шелъ дождь. Въ виду невозможности гулять, многіе изъ насъ собрались въ дамской комнать, куда, съ разръшенія Кеслера, было перенесено ресторанное піанино, освободившееся, въ виду прекратившихся, по случаю ненастной погоды, патріотическихъ концертовъ. Профессоръ Петроградской Консерваторіи, г-жа Б., играла намъ. Мы пъли хоромъ русскія пъсни, спъли, къ великому удовольствію Кеслера и фельдфебеля, пришедшихъ послушать насъ, "Коль славенъ", потрунили надъ нашимъ сотоварищемъ, ъхавшимъ изъ Италіи и утверждавшимъ, что онъ извъстный пъвецъ, приглашенный пъть зимній сезонъ въ одномъ изъ крупныхъ оперныхъ столичныхъ театровъ, но ръшительно и гордо не желавшій, несмотря на всъ наши упрашиванія, явить намъ своего голоса (каковымъ онъ, повидимому, вовсе не обладалъ), уныло пообъдали и уже собрались размъститься по своимъ нарамъ, чтобы въ дремъ скоротать долгій воскресный день, какъ, вдругъ, прі халъ Папстъ. "Старики" всполошились. Мы же, остальные, предполагая, что Папстъ прівхаль по поводу отъвзда "стариковъ" и что насъ прітздъ его, очевидно, касаться ни мало не можетъ, равнодушно ожидали результата визита сыщика. Но, къ нашему удивленію, послъдоваль приказъ всъмъ плъннымъ мужчинамъ и дамамъ собраться въ павильонъ, чтобы выслушать ръчь Папста.

— Новости, новости! Папстъ привезъ для всъхъ хоро-

шія новости, быстро разнесся слухъ.

Не прошло пяти минуть, какъ мы всъ были въ полномъ сборъ. Сыщикъ торжественно красовался на эстрадъ. Наэлектризованная волненіемъ толпа замерла. Окинувъ ее, изъ подъ насупленныхъ бровей, властнымъ взглядомъ, учитывая эффектъ, какой произведетъ его ръчь, Папстъ поднялъ руку и, немного ломаясь, началъ говорить.

Господа!

Послъдовала долгая ораторская пауза. Глаза всъхъ были прикованы къ эстрадъ.

— Господа! Мнъ поручено сообщить вамъ пріятную для

васъ новость...

Снова послъдовала томительная пауза.

— Я уполномоченъ сообщить вамъ, что высшая военная власть ръшила предоставить вамъ всъмъ свободу. Пока вы всъ будете отпущены для свободнаго жительства въ городъ...

Мы не върили своимъ ушамъ. Сердце замерло отъ радости. - Съ той минуты, какъ я сойду съ этой эстрады, -торжественно провозглашалъ Папстъ, вы перестаете считаться военно-плънными и, впредь до дальнъйшей перемъны въ вашей судьбъ, поступаете въ въдъніе полиціи, на которую возлагаются заботы и попеченія о вашей безопасности. Вамъ предоставляется поселиться въ городъ, гдъ вамъ угодно. Вы можете тамъ проводить время, какъ вамъ угодно. Словомъ, съ сегодняшняго дня вы совершенно свободны въ своихъ поступкахъ. На васъ налагаются лишь три обязанности: жить въ предълахъ города, зарегистрировавъ въ полицейскомъ бюро ваши новые адреса, пребывать ежедневно между 4 и 5 часами дня дома, на случай посъщенія васъ полицейской властью, и вести себя во всъхъ отношеніяхъ благопристойно. Полиція доброжелательно охранить вась, но и вы должны пойти навстръчу заботамъ о васъ полиціи.

Слъдовалъ рядъ указаній о томъ, какъ мы обязаны вести

себя въ городъ.

— Итакъ, — заключилъ Папсть, — съ той минуты, какъ я сойду съ этой эстрады, вы болъе не плънники. Вы сейчасъ же можете отправиться въ городъ, чтобы подыскать себъ квартиры, а завтра утромъ вы переъдете въ Ростокъ.

Онъ сошелъ съ эстрады. По манію его руки, солдаты съ ружьями удалились, съ вороть былъ снять замокъ и они

были настежъ распахнуты.

Мы не върили своему снастію. Такъ, въроятно, чувствуетъ себя невинно подвергнутый суду, когда предсъдатель объявитъ вердиктъ присяжныхъ:—"нътъ, не виновенъ",—и стража удаляется.

На душъ былъ истинно-большой праздникъ. Мы горячо поздравляли другъ-друга, жали другъ-другу руки.

Собраться въ городъ было дъломъ нъсколькихъ минутъ. Жена оставалась въ "Кайзеръ-павильонъ", чтобы заняться сборомъ вещей къ отъъзду, а я съ пріятелемъ, г. П-те, съ которымъ мы ръшили вмъстъ поселиться, направились въ

городъ.

Какое неизъяснимо-чудесное чувство — чувство свободы! Въ такой мъръ ранъе я никогда его не испытывалъ. Мы не шли, а почти бъжали: ноги, истомившіяся въ неволъ въ однообразномъ топтаніи по аллеъ нашего "Кайзеръ-павильона", — сами теперь несли насъ. Мы забыли о томъ, что пока намъ дарована свобода весьма относительная; мы жили радостью настоящаго, не заботясь о будущемъ. Предстоявшая возможность по-людски вымыться, выспаться въ кровати, пріобръсти приличный видъ—казалась счастьемъ необычайнымъ.

Дождь пересталъ. Словно радуясь нашему счастью, выглянуло солнце. Быстро шли мы по прекрасному лъсу-парку, стоявшему во всей красъ осенняго наряда, вдыхая всей силой легкихъ бодрившій осенній воздухъ, дълясь мыслями о томъ, какъ мы устроимся. Отель не прельщалъ насъ: слишкомъ наскучило быть постоянно на людяхъ, хотълось уединиться, дать отдохнуть нервамъ. Мы ръшили поэтому нанять въ частной квартиръ три комнаты—двъ спальни и одну общую въ качествъ столовой, устроиться поуютнъе, чтобы въ возможно сносныхъ условіяхъ прожить то неопредъленное количество времени, которое намъ предстояло провести въ Ростокъ. За совътомъ, какъ намъ найти комнаты, мы ръшили обратиться къ знакомой семьъ моего пріятеля—нашимъ сотоварищамъ по плъну въ школъ, сумъвшимъ во время воспользоваться разръшеніемъ коменданта и давно жившимъна свободъ.

Минутъ 10 взды въ трамвав—и мы въ городв. Въ семьъ г. Г-е (нашихъ земляковъ по Петрограду) насъ ждалъ самый радушный пріемъ. Г-жа Г-е и ея дочь, милая барышня льтъ 16-ти, засыпали насъ вопросами.

 Вотъ неожиданность! Неужели васъ освободили? Вотъ славно! До насъ доходили ужасные слухи о вашей жизни

въ "Кайзеръ-павильонъ". Такъ это все правда?

Вкратцѣ пришлось подѣлиться наиболѣе яркими впечатлѣніями изъ пережитаго, въ частности, разсказали, какъ наканунѣ баварецъ-унтеръ будилъ насъ при помощи холодной воды и облилъ водой больную женщину. Г-жа Г-е приходила въ ужасъ.

— Вы слышите?—обратилась она къ вошедшей квартирной хозяйкъ:—это правда, что ихъ кормили червями, и ваши солдаты обливали даже женщинъ холодной водой.

6

— Ахъ, это неслыханно! — возмущалась почтенная нъмка. — Эти унтеръ-офицеры — настоящіе звъри. Они въдь даже со своими солдатами обращаются безъ всякой жалости.

Квартирную хозяйку г-жа Г-е очень хвалила. Она относилась къ своимъ жильцамъ, какъ къ роднымъ, радушно, участливо. Вообще, на жизнь въ Ростокъ г-жа Г-е не могла пожаловаться. Тяжело жилось лишь въ первое время. Затъмъ отношенія полиціи и мъстныхъ жителей стали вполнъ кор-

ректными.

— Но тоска, тоска!—жаловалась г-жа Г-е.—Цълые дни слоняемся безъ дъла, а главное—гнететъ неизвъстность, сколько времени продлится это неопредъленное положеніе. Теперь, слышно, скоро будуть отпускать стариковъ. По возрасту и мужъ могъ бы уъхать, но по паспорту онъ статскій совътникь, а говорять, что плънныхъ въ чинъ статскаго совътника и выше нъмцы отпускать не будуть. Мужъ тоскуеть невыразимо. Чтобы чъмъ-нибудь развлечься, онъ рисуетъ въ мастерской хозяина этого дома, —живописца по ремеслу. Сейчасъ мужъ придетъ. Вы непремънно должны выпить съ нами кофе.

Съ непривычки, послѣ ужасныхъ условій нашей полуторамѣсячной жизни въ плѣну, я чувствовалъ себя положительно растерянно въ этой уютной комнатѣ съ бархатной мебелью, ковромъ, картинами, бездѣлушками. Конечно, вся эта роскошь въ квартирѣ скромной нѣмки была весьма убогая, но на меня она произвела такое же впечатлѣніе, какое, вѣроятно, производитъ мало-мальски опрятное жилье на бродягу, опустившагося до жизни въ грязныхъ притонахъ и неожиданно попавшаго въ обстановку жизни приличныхъ людей. Движенія стали неувѣренны, стѣснялъ износившійся

пиджакъ, висъвшій мъшкомъ на исхудавшемъ тълъ. Пришелъ г. Г-е, и его радости не было конца. Пришло еще нъсколько плънныхъ—товарищей по жизни въ школъ. Ихъ было теперь не узнать. Въ сравнении съ нами, они вы-

глядъли франтами.

Времени терять, однако, было нельзя; мы ръшительно отказались отъ приглашенія радушныхъ хозяевъ выпить съ ними кофе и направились на поиски квартиры, въ чемъ намъ взялась помочь барышня Г-е, хорошо уже изучившая Ростокъ. Съ ея помощью мы поблизости быстро нашли нужныя три комнаты въ довольно убогой квартиръ, носившей громкое названіе "пансіона фрейлейнъ Марты Вульфъ". Скудно обмеблированныя, но довольно помъстительныя, эти комнаты насъ вполнъ удовлетворили. Хозяйка ихъ, здоровенная дъвица, съ цълымъ цвътникомъ на головъ въ видъ шляпы, съ багровымъ румянцемъ во всю щеку и бараньимъ выраженіемъ бълёсыхъ глазъ ("Дубинушка"!—ръшилъ мой пріятель), запросила съ насъ какую-то нелъпую сумму. Оказалось,

что до насъ эти комнаты снималъ московскій милліонеръ, тоже бывшій въ плѣну, который не зналъ предѣла своимъ прихотямъ. Объяснивъ, что мы отнюдь не милліонеры, мы начали энергично торговаться и, въ результатѣ, столковались на баснословно-дешевой платѣ: несмотря на предупрежденіе, которое мы сочли долгомъ сдѣлать, что мы русскіе и, слѣдовательно, враги отечества фрейлейнъ Марты Вульфъ, "дубинушка" съ величайшимъ удовольствіемъ принимала насъ въ качествѣ нахлѣбниковъ и за полный пансіонъ, т. е. за помѣщеніе съ утреннимъ кофе, обѣдомъ въ 2—3 блюда и ужиномъ, брала всего по 2 марки съ человѣка. Давъ задатокъ, подъвліяніемъ котораго наша дѣвицагренадеръ окончательно расположилась въ нашу пользу, и пожавъ ея лапообразную длань, мы поторопились вернуться въ нашъ постылый "Кайзеръ-павильонъ".

Поспѣли мы во время: въ павильонѣ начиналось послѣднее засѣданіе общаго собранія. Оно было непродолжительно; обсуждалось предложеніе старостъ о томъ, чтобы
институтъ старостъ функціонировалъ и впредь въ Ростокѣ,
въ цѣляхъ объединенія плѣнныхъ и оказанія имъ помощи,
причемъ прежніе старосты, во главѣ со старшиной, оказались единогласно переизбранными; одобрили предложеніе,
внесенное совѣтомъ старостъ, по прежнему періодически
отчислять извѣстные взносы въ пользу неимущихъ; торжественно благодарили старшину и старостъ за хлопоты ихъ
и заботы о насъ, и, наконецъ, просили старшину выразить
Кеслеру и фельдфебелю нашу единодушную благодарность
за ихъ гуманное къ намъ отношеніе. Пригласили наше бывшее военное начальство къ эстрадѣ. Видимо, они были тро-

нуты и смущены.

— За что вы благодарите насъ, господа?—замътилъ, между прочимъ, Кеслеръ.—Наше отношеніе къ вамъ было вполнъ естественнымъ. Развъ раньше къ вамъ относились иначе?

Но это, конечно, былъ вопросъ неискренній, продиктованный излишней скромностью: отношеніе къ намъ другихъ унтеръ-офицеровъ было слишкомъ хорошо извъстно Кеслеру, и не далъе минувшаго дня ему былъ врученъ рапортъ

по поводу мерзкихъ поступковъ унтера-баварца.

Первый вечеръ свободы наиболѣе близкіе пріятели рѣшили ознаменовать скромнымъ ужиномъ въ ресторанѣ "Кайзеръ-павильона". Хозяину данъ былъ заказъ, громко выражаясь, "сервировать" столъ на 12—15 персонъ. Чрезвычайно странно чувствовали мы себя на свободѣ въ ресторанѣ за опрятно накрытымъ столомъ, странно было, съ отвычки, имѣть дѣло съ чистой салфеткой, сидѣть на стулѣ, а уходя—не спрятать въ карманъ ложку, вытеревъ ее предварительно бумажкой, и остатки хлѣба. Вспоминалось не-

давнее время жизни въ школъ, когда ъсть приходилось, по-

просту сидя на полу.

— Смотри за мной, когда мы, вернувшись въ Петроградъ, попадемъ въ гости, — шутливо сказалъ я женъ: — какъ бы, вставая изъ-за стола, не положить, по привычкъ, прибора въ карманъ. И не удивись, если, вернувшись домой, я предпочту улечься въ спальнъ на полу, разучившись

имъть дъло съ кроватью.

Ужинъ нашъ состоялъ изъ крайне скромнаго меню: единственное изысканное блюдо, какое нашлось въ ресторанъ, была яичница-глазунья съ жаренымъ картофелемъ, но на свободъ незатъйливое блюдо это показалось куда какъ вкусно. Было оживленно и весело. Смѣшно было глядъть на лакея Франца въ кургузомъ фрачишкъ, суетливо шмыгавшаго въ надеждъ на щедрую подачку, и на недавно спъсивонадменнаго хозяина, который теперь сбился съ ногъ, проворно прислуживая и предлагая отборные сорта нъмецкихъ сигаръ, винъ и ликеровъ, оказавшихся дрянью преестественной. Въ серединъ ужина пришли Кеслеръ и фельдфебель, которые, въ виду столь торжественного случая, выписали изъ города своихъ "шацовъ" \*). Сдобныя, какъ булочки, шацы, попивая пиво, съ любопытствомъ насъ разглядывали. Я Кеслеръ и фельдфебель подняли предложенныя имъ рюмки съ коньякомъ и пожелали намъ всякаго благополучія. Пожимая другъ другу руки, мы забыли, что мы враги, которые рано или поздно могутъ встрътиться на полъ брани: среди насъ въдь было не мало запасныхъ.

Уже поздно вечеромъ стукъ въ стѣну, которая отдѣляла насъ отъ дамской комнаты, напомнилъ намъ, что мы на-

рушаемъ покой дамъ.

Необыденно-странно было возвращаться въ этотъ поздній часъ изъ ресторана "домой"—въ нашъ постылый павильонъ, впервые не охраняемый часовыми. Хаотическій безпорядокъ въ павильонъ передъ отъъздомъ, пронизывающая сырость, благодаря вновь начавшемуся дождю, зловоніе—все было нипочемъ: оставалась послъдняя короткая ночь въ неволъ.

#### XI.

# Въ пансіонъ фрейлейнъ Марты.

Итакъ, мы на свободъ, въ городъ. Зарегистрировавъ адреса въ полиціи,—скоръе въ ванну, скоръе переодъться, принять человъческій обликъ, закупить все необходимое, начиная съ шляпы и кончая обувью, прибрать поуютнъе жилье,

<sup>\*)</sup> Schatz—сокровище, милочка; такъ нъмцы нъжно называють своихъ подругъ, а тъ своихъ властелиновъ

которое, несмотря на пресловутую нъмецкую аккуратность, оказалось прегрязнымъ, закрыть открытыми письмами сальныя пятна, которыми пестрятъ обои, разобраться въ вещахъ,

и вечеромъ пораньше спать.

Первые дни были полны отрадными впечатлѣніями. Сонъ, не прерываемый утромъ ненавистнымъ лающимъ окрикомъ "aufstehen", утренній кофе, а затѣмъ обѣдъ въ болѣе или менѣе семейной обстановкѣ, возможность читатъ газеты, книги французскія и даже русскія (которыя мы получали изъ библіотеки), долгія скитанія по незнакомому городу, полный физическій отдыхъ, вся эта новизна впечатлѣній на свободѣ послѣ ужасовъ подневольной жизни положительно представлялась счастьемъ.

Хозяйка наша, фрейлейнъ Марта, оказавшаяся особой очень привътливой, не знала, какъ намъ угодить. Благодаря ея старательности, мы прощали ей и довольно-таки нельпыя блюда, которыми она кормила насъ въ объдъ, въ родъ сладкаго шоколаднаго супа съ плавающими въ немъ сбитыми бълками, и совершенно безвкусное приготовление другихъ блюдъ. Кличку "дубинушка", данную ей при первомъ знакомствъ моимъ пріятелемъ, г. П-те, фрейлейнъ Марта совершенно оправдала. Тупа она была поразительно. Такъ, напр., "дубинушка" искренно удивилась, когда увидала русскія деньги: глупая нъмка была въ полномъ убъжденіи, что и у насъ, въ Россіи, марки и пфенниги, а не рубли и копейки. Родные Марты – старикъ-отецъ, бывшій содержатель деревенскаго кабачка, цълый день чадившій ужасными сигарами, и братъ-солдатъ, раненый на французскомъ фронтъ и вернувшійся для льченія домой, также относились къ намъ, хотя и съ нъкоторымъ колодкомъ, но вполнъ въжливо. Я "шацъ" Марты, усатый малый-кръпышъ, ежедневно навъщавшій ее подъ видомъ родственника и тутъ-же столовавшійся, лъзъ изъ кожи вонъ, стараясь, въ чемъ можно, намъ угодить и расположить въ пользу хозяйки, для которой мы являлись кладомъ: въ наступившія тяжелыя времена, когда половина квартиръ въ городъ пустовала, найти жильцовъ для трехъ комнатъ было не такъ-то легко, въ особенности послъ того, какъ всъ плънные, выпущенные изъ "Кайзеръпавильона", обзавелись жильемъ. Въ сравнении съ другими квартирами нашихъ товарищей, "пансіонъ" фрейлейнъ Вульфъ не выдерживалъ критики ни въ отношении меблировки, ни въ отношени чистоты, и къ тому же расположенъ онъ былъ на шумной торговой улицъ, благодаря чему грохотъ громадныхъ телъгъ по булыжной мостовой не давалъ покою, но намъ жаль было огорчать уходомъ нашу "дубинушку": дъвица она была, повидимому, очень нуждающаяся и къ тому же работящая удивительно. Какъ мы узнали, съ на-

чаломъ войны ей пришлось отпустить прислугу, и теперь

она одна несла всю черную работу по дому: убирала квартиру, стряпала, стирала.

— Какъ это вы справляетесь одна, фрейлейнъ Марта?—

выскажешь ей, бывало, удивленіе.

Что же подълать!
 печально отвъчала она.
 — Дъла плохи стали. А у меня
 — отецъ, братья на рукахъ.

- Въдь скучно, поди, день-деньской не знать для себя

минуты покоя?

— Еще бы не скучно! Разъ въ году сходишь въ театръ—вотъ и все развлеченіе.

- Ну, не всегда же такъ будетъ. Обзаведетесь семьей,

мужъ будетъ помогать, дъти пойдутъ...

— Ахъ, нътъ, нътъ!—вдругъ, до слезъ сконфузилась наша дъвица-гренадеръ.—У меня... у меня не можетъ быть семьи, дътей...

И, еще сильнъе смутившись отъ этой неожиданной для нея самой откровенности, быстро вышла. Невольно, такимъ образомъ, мы неосторожно затронули роковую тайну сердца нашей Марты. По всей въроятности, коварный "шацъ"-усачъ былъ не безъ гръха въ драмъ ея сердца: что-то ужъ очень

по-хозяйски велъ онъ себя въ ея "пансіонъ"...

На улицахъ Ростока мы чувствовали себя свободно; ростокцы привыкли къ плѣннымъ и на нашу русскую рѣчь не обращали вниманія. Въ магазинахъ, главными покупателями которыхъ мы теперь являлись, насъ встрѣчало, конечно, самое предупредительное отношеніе: хозяева охотно вступали въ бесѣду, сочувствовали бѣдамъ, пережитымъ въ плѣну, разспрашивали о родинѣ. Предупредительность порою доходила до смѣшного; такъ, напр., однажды въ магазинѣ обуви, когда я съ трудомъ справлялся со сниманіемъ примѣряемаго тѣснаго ботинка, какой-то унтеръ-офицеръ, къ великому моему удивленію, кинулся мнѣ помочь. Картина получилась довольно любопытная: старшій германскій унтеръофицеръ снималъ сапогъ русскому плѣнному. Оказалось, то былъ старшій приказчикъ магазина, призванный днемъ ранѣе на военную службу и еще не сдавшій своихъ обязанностей.

Словомъ, насколько въ началѣ ростокцы отнеслись къ намъ кичливо и вызывающе-враждебно, настолько теперь они были предупредительны и любезны. Дѣло объяснялось просто: первый мѣсяцъ войны уже показалъ нѣмцамъ, съ какимъ доблестнымъ врагомъ имъ приходится имѣть дѣло, въ лицѣ русскихъ, о которыхъ они были совершенно превратнаго мнѣнія, благодаря беззастѣнчивому лганью своего правительства. И если въ первыя недѣли войны ростокцы, на радостяхъ, звонили во всѣ колокола и украшали дома флагами, то теперь они, видимо, повѣсили носы, много поубавили спѣси, и мѣстная народная газета уже вполнѣ опредѣленно высказывалась, что рано-де правительство хватилось

звонить въ колокола и слишкомъ опрометчиво сунулось оно

воевать, мечтая шапками закидать противника.

Вмъстъ съ тъмъ, газеты настойчиво указывали на неприличное глумленіе надъ русскими, проявлявшееся въ неостроумныхъ, пошлыхъ каррикатурахъ на открытыхъ письмахъ, которыми во множествъ украшены были окна магазиновъ. И, съ теченіемъ времени, солидные ростокскіе магазины, понявъ неприличіе такихъ открытыхъ писемъ, совершенно убрали ихъ со своихъ витринъ.

Итакъ, жилось намъ въ Ростокъ довольно сносно. Къ тому же возстановилась отличная, теплая осенняя погода, и прогулки по городу съ его красивыми бульварами и огромнымъ пригороднымъ паркомъ доставляли большое удовольствіе. Кстати, скажу нъсколько словъ о самомъ городъ.

Ростокъ—древняго славянскаго происхожденія. Въ качествъ славянскаго города, онъ упоминается уже въ половинъ XII стольтія, получивъ свое названіе отъ славянскаго "растечи": городъ расположенъ на ръкъ Варнъ, которая въ этомъ мъсть особенно широко растекается, превосходя по ширинъ Рейнъ у Кобленца.

Ростокъ началъбыстро расти съ половины XIII стольтія. въ особенности послъ присоединенія его къ Ганзъ или, такъ называемому, ганзейскому союзу (германскихъ, датскихъ и шведскихъ городовъ), въ которомъ на долю Ростока выпала роль стать во главъ "союза венденскихъ ") городовъ". Въ XIV столътіи значеніе города растеть, благодаря ряду удачныхъ кровопролитныхъ войнъ съ датчанами. Въ XV стольтіи внутреннія и внъшнія распри приводять богатый и значительный городъ къ постепенному упадку. Въ половинъ слъдующаго стольтія, по такъ называемому "наслъдственному договору" съ герцогомъ Иваномъ-Альбрехтомъ Мекленбургскимъ, Ростокъ, признавъ герцогское владычество въ отношеніи податей и воинской повинности, сохранилъ, однако, за собою значительную самостоятельность. Современныя отношенія Ростока къ германскому правительству вытекають изъ наслъдственнаго договора съ герцогомъ Фридрихомъ Мекленбургскимъ (состоявшагося въ концѣ XVIII столѣтія и подтвержденнаго въ XIX), въ силу котораго за городомъ сохранилось право чеканить свою монету и имъть собственный флагъ (черный грифъ на желтомъ фонѣ). Въ 80-хъ годахъ прошлаго стольтія посльдовало новое городовое положеніе, согласно которому Ростокъ съ увздомъ продол-

<sup>\*)</sup> Венды—нъкогда обширное племя полабскихъ сербовъ (т. е. сербовъ, жившихъ по Лабъ—Эльбъ—въ мъстности между этой ръкой, Одеромъ и Балтійскимъ моремъ). Нынъ остатки пол. сербовъ (около 150 тысячъ), онъмечившихся, но говорящихъ особымъ языкомъ, населяютъ Лузацію—область, входящую въ составъ Саксоніи и Пруссіи и соприкасающуюся съ Чехіей, по ръкамъ Шпрее и Рейсу.

жаетъ считаться "свободнымъ" городомъ великаго Мекленбургъ-Шверинскаго герцогства, почти независимымъ въ дѣ-

лахъ самоуправленія.

Теперь Ростокъ—крупнъйшій (въ немъ до войны насчитывалось 70.000 жителей) и главный городъ богатаго Мекленбургъ-Шверинскаго герцогства и славится своимъ стариннымъ университетомъ, который по давности существованія занимаетъ, въ ряду германскихъ университетовъ, третье мѣсто: знаменитый гейдельбергскій университетъ былъ основанъ въ 1386 г., лейпцигскій—въ 1409 г. и ростокскій—въ 1419. Кромѣ университета, Ростокъ славится, какъ родина поэта-писателя фрица Рейтера (1810-1874 г.г.), пріобръвшаго широкую извъстность своими стихами и разсказами на нижне-нъмецкомъ нарѣчіи, нарѣчіи, къ слову сказать, столь тарабарскомъ, что я тщетно пытался оцѣнить въ подлинникъ красоты поэзіи Рейтера: въ этомъ нарѣчіи даже истому нѣмцу не разобраться (въ русскомъ переводѣ извъстны разсказы Рейтера: "Наполеоновское время" и "Разсказы изъ 1813 г.").

Въ торговомъ отношеніи Ростокъ, видимо, довольно бойкій городъ. Онъ расположенъ на крупномъ желѣзно-дорожномъ узлѣ и связанъ удобнымъ сообщеніемъ съ главнѣйшими центрами—Берлиномъ, Лейпцигомъ, Любекомъ, Гамбургомъ, Штеттиномъ и Копенгагеномъ. Въ десяти минутахъ ѣзды по жел. дорогѣ лежитъ, у мѣста впаденія Варны въ море, принадлежащій Ростоку курортъ Варнемюнде, извѣстный своимъ хорошимъ пляжемъ. Благодаря близости къ морю, климатъ въ Ростокѣ мягкій, ровный, въ чемъ мы и убѣдились. Ранняя осенняя слякоть въ этомъ году была, по словамъ ростокцевъ, явленіемъ исключительнымъ. Смѣнившая ее прекрасная, солнечная погода держалась почти

вплоть до середины октября.

Старая часть города очень любопытна своими своеобразными постройками и древней Marienkirche, напоминающей, по красотъ богатой оконной мозаики съ изображеніемъ святыхъ, Кельнскій соборъ Новую часть города украшаютъ нарядные дома, опрятно содержимые бульвары, сады

со множествомъ цвътовъ, обширное зданіе театра.

Въ отношеніи культуры Ростокъ отсталъ отъ многихъ другихъ своихъ сосъдей: въ немъ, напр., какъ я раньше упомянулъ, до сихъ поръ нътъ канализаціи, почему вечеромъ, возвращаясь домой, приходится наблюдать довольно странную картину: отбросы на ночь по просту выставляются хозяйками на улицу возлѣ парадныхъ дверей, распространяя основательное зловоніе. Электрическое освъщеніе въ городь, конечно, имъется, но газъ до сихъ поръ успъшно съ нимъ конкурируетъ: въ квартирахъ чаще встрътишь, по старинкъ, газъ.

Для повидавшаго крупные культурные центры интерес-

наго въ Ростокъ мало. Музей не богатъ научнымъ содержаніемъ, а, если встръчаются отдъльные любопытные предметы, въ родъ снарядовъ средневъковыхъ пытокъ, то вообще все содержимое музея какъ-то безцвътно и въ систему не приведено. Нътъ даже каталога, какъ нътъ его и въ картинной галлерев, помвщающейся въ томъ-же зданіи. Коллекціи ея не богаты: много посредственныхъ копій съ полотенъ мастеровъ-классиковъ; среди произведеній мъстныхъ художниковъ-мекленбуржцевъ встръчаются, правда, вещи талантливыя, но онъ наперечетъ. Магазины съ огромными витринами не привлекають своимъ содержимымъ. Ресторановъ, какъ въ Германіи вообще, множество, и въ обычное время они, видимо, процвътаютъ. Вообще же Ростокъ-городокъ скучный, сами ростокцы народъ тупой, жизнь ихъ безцвътна, одъваются они безвкусно, ъдятъ плохо. Безвкусіемъ отличаются и туалеты мъстныхъ дамъ, среди которыхъ маломальски интересное личико и стройная фигура встръчаются въ видъ исключенія, зато огромныхъ плоскихъ ногъ и огромныхъ рукъ-сколько угодно. Нрава жительницы Ростока, однако весьма фривольнаго. Обширная армія приказчицъ магазиновъ (и, въ особенности, отдъленія пресловутаго универсальнаго Вертхейма) и ресторанныхъ кельнершъ полна, если не особенно милыми, то, несомнънно, погибшими созданіями. Среди этихъ плосконогихъ прелестницъ наша холостая молодежь не замедлила завести себѣ "шацовъ", которыя охотно дарили враговъ нъжнымъ вниманіемъ: любовь, въдь, политики не знаетъ. Такимъ образомъ, наши легкомысленные молодые сотоварищи развлекались усердно и не скучали, забывая въ обществъ нъжныхъ сердцемъ, хотя и не особенно прекрасныхъ, росточанокъ тяготы плѣна. Мы же, степенные семейные люди, изучивъ Ростокъ, который можно пройти въ часъ времени вдоль и поперекъ, съ его однообразными мало привлекательными магазинами, отоспавшись вволю, но мало отъъвшись на скудныхъ кормахъ нашихъ Мартъ и другихъ пансіонныхъ хозяекъ, начитавшись преисполненныхъ лжи и самовосхваленія нѣмецкихъ газетъ и наигравшись до одури въ шашки карты, начали попрежнему пре-И исправно скучать и томиться невъдъніемъ дальнъйшей судьбы. Надежды на скорое освобождение не было никакой; мы сидъли въ Ростокъ, повидимому, прочно, и перспектива прозимовать въ немъ рисовалась вполнъ опредъленно. Наши же "старики" и дамы, которымъ сыщикъ Папстъ еще въ "Кайзеръ-павильонъ" насулилъ скорое освобожденіе, томились духомъ и изнывали окончательно. Ихъ продолжали кормить надеждами, полиція ссылалась на комендатуру, комендатура на Альтону, но движенія нигді не было никакого. Наконецъ, "старики" не вытерпъли и послали слезную телеграмму въ Берлинъ и Альтону. Отвътъ не замедлилъ; онъ

былъ вполнъ утъшительный: день отъъзда нашихъ счастливыхъ сотоварищей былъ назначенъ высшимъ начальствомъ

опредъленно.

Начались радостныя волненія. Дамы забъгали по магазинамъ, мужчины засновали въ полицію и на квартиру нашихъ старостъ, встръчались кучками на улицахъ, собирали деньги на отъъздъ, обсуждали вопросъ о наймъ парохода: имъ было объявлено, что желаніе переъхать въ Швецію черезъ приморскій нѣмецкій городъ Засницъ въ Треллеборгъ на паромъ-пароходъ признано не подлежащимъ удовлетворенію и что имъ самимъ слъдуетъ озаботиться наймомъ парохода, который доставилъ бы ихъ въ Швецію непосредственно изъ Ростока. Послъ цълаго ряда хлопотъ и переговоровъ старостъ съ однимъ изъ мъстныхъ судовладъльцевъ, небольшой пароходикъ ръчного типа быль по дорогой цънъ-что-то за 1000 съ чъмъ-то марокъ-зафрахтованъ, наши счастливые сотоварищи, снабженные полиціей пропускными билетами и нагруженные нашими порученіями, письмами и поклонами близкимъ на родинъ, простились съ нами и рано утромъ пустились на своемъ утломъ суденушкъ въ морской путь, подъ охраной сыщика Папста и одного изъ завъдывавшихъ нами въ послъднее время полицейскихъ, нъкоего Розенберга, славнаго малаго, относившагося къ своимъ подопечнымъ питомцамъ вполнъ доброжелательно. Папстъ и Розенбергъ, во избъжание недоразумъній на случай встръчи съ германскими военными судами, провожали уъзжавшихъ до береговъ Швеціи.

#### XII.

## Своеобразные паціенты.

И вотъ, мы осиротъли. И по мъръ того, какъ приходили письма отъ нашихъ счастливыхъ сотоварищей, сообщавшихъ, что они благополучно прибыли въ Треллеборгъ, затъмъ въ Стокгольмъ, и, наконецъ, на границу Россіи-въ Торнео, - тоска по родинъ все сильнъе щемила сердце. Впрочемъ, стали намъчаться просвъты и въ нашей тусклой жизни: еще дня за четыре до отъвзда "стариковъ", пошли слухи, будто въ слъдующую очередь будуть отпускать больныхъ. За два дня до отъъзда "стариковъ", я направился вечеромъ на квартиру старостъ, чтобы провърить эти слухи. По дорогъ встръчаю нашего старосту-доктора Розенцвейга, и задаю ему вопросъ, правда ли, будто многіе изъ нашихъ плънныхъ ходятъ къ доктору Сальке и частнымъ образомъ получають отъ него удостовъренія о бользни, надъясь, на основаніи такихъ удостовъреній, выхлопотать право возврата на родину. Я узналъ объ этомъ случайно нъсколькими часами ранње.

- А развъ вамъ не сообщили опредъленно, что всъмъ плъннымъ необходимо продълать это?—удивился докторъ Розенцвейгъ. Завтра я веду къ Сальке послъднюю партію. Приходите въ 8 часовъ утра къ намъ на квартиру, выпейте предварительно три чашки кръпкаго кофе, пару хорошихъ рюмокъ коньяку и выкурите кръпкую нъмецкую сигару.
- Помилуйте! Да я никогда ничего подобнаго утромъ...
   Тъмъ лучше: эффектъ будетъ ярче. Хотя штабсъарцтъ выслушиваетъ поверхностно, но неврозъ сердца симулировать не мъшаетъ.
- И подобный визить обходится, конечно, не дешево?
   Удовольствіе стоить всего 10 марокъ. Да и тѣ, кажется, Сальке передаетъ на дѣла благотворительности.

— И удостовъренія эти дъйствительны?

— Повидимому, вполнъ. Говорятъ, что всъ, признанные больными, будутъ отпущены.

Невыразимое чувство радости охватило все существо. — Но, чъмъ же объяснить эти неожиданныя милости?

Докторъ Розенцвейгъ развелъ руками, простился и торопливо направился на квартиру своихъ коллегъ. Я не сталъ его задерживать, зная, какъ онъ обремененъ нашими дълами. Какъ я тотчасъ же узналъ, оказалось, что докторъ, по скромности, скрытничалъ: это онъ, главнымъ образомъ, а также нашъ старшина, г. Каценельсонъ, пользуясь добрыми отношеніями съ докторомъ Сальке и его довъріемъ, уладили это трудное дѣло. Они убѣдили штабсъарцта выдать удостовъренія о непригодности для военной службы всъмъ, заявившимъ себя больными, и начали хлопоты о томъ, чтобы плънные, получившіе такіе свидътельства старшаго военнаго врача, были признаны военной властью подлежащими отпуску на родину. Докторъ Сальке, человъкъ порядочный и гуманный, знавшій всъ наши мытарства и понимавшій всю нельпость нашего плыненія, согласился намъ помочь, а военная администрація пошла навстрѣчу хлопотамъ нашихъ заправилъ, подъ вліяніемъ, вѣроятно, весьма непріятнаго для нъмцевъ казуса: одинъ изъ нашихъ плѣнныхъ, тайный совѣтникъ З. (о немъ я упоминалъ въ началъ записокъ), страдавшій бользнью печени, ръзко ухудшившейся въ теченіе жизни въ школъ съ ея ужаснымъ режимомъ, былъ въ это время, какъ говорили, наканунъ смерти. Объ отъъздъ его въ Россію не могло быть и ръчи; даже въ Берлинъ, куда ростокскіе врачи нашли необходимымъ отправить больного для лъченія, признано было опаснымъ его везти. Этотъ случай заставлялъ много о себъ говорить, и ходили слухи, что одно изъ медицинскихъ свътилъ мъстнаго университета будто бы открыто возмущенно заявляло, что смерть г. З. ляжеть позоромъ на

военную власть, проявившую по отношенію къ плѣннымъ совершенно излишнюю жестокость. Говорили также, что по поводу нашего освобожденія усиленно хлопотала еврейская община въ Берлинъ, насчитывавшая въ своей средъ многихъ вліятельныхъ членовъ.

Какъ бы то ни было, въсти, мною въ этотъ вечеръ полученныя, были очень отрадны, и я поторопился передъ тьмъ, какъ вернуться домой, пріобръсти должную порцію

коньяку, кофе и сигаръ.

Фрейлейнъ Марта, видимо, чрезвычайно была удивлена просьбой разбудить меня въ 6 часовъ утра. Удивленіе ея еще больше возросло, когда, вставъ (послъ безсонной отъ волненій ночи), я собрался самъ заняться варкой кофе.

— Ахъ, мейнъ Готтъ, хэръ Зергьевски, —всплеснула "дубинушка" руками:-- но какъ же это можно, чтобы вы сами

варили себъ кофе!

 Ничего, ничего, фрейлейнъ, — успокоилъ я ее. —Я, знаете, иной разъ люблю доставить себъ это маленькое развлеченіе. Не лишайте же меня его и отправляйтесь, съ

Богомъ, на рынокъ.

Моя настойчивость объяснялась просто: варка четверти фунта кофе для трехъ чашекъ вызвала бы неимовърное удивленіе "дубинушки", обращавшей вниманіе на каждую мелочь въ нашемъ быту. Ее и такъ ужъ неимовърно смутило мое необыденно раннее вставаніе.

— Можеть быть, хэръ Зергьевски, вы собрались уъз-

жать?-неувъренно спросила она.

— Пока-отнюдь нътъ, - возразилъ я.-У меня просто дъла въ городъ, и поэтому я такъ рано поднялся. Будьте спокойны: не простясь съ такой милой хозяйкой, не уъду.

Она ушла, все же, видимо, сбитая съ толку.

Угостившись тремя чашками невъроятно горькаго по кръпости кофе, отъ котораго у меня сердце сразу заёкало, тремя основательными рюмками коньяку и сигарой, вершка въ три длиною, я, совершенно ошалълый, направился на квартиру нашихъ старостъ. Тамъ уже собралось человъкъ пятнадцать "больныхъ". Видъ у нихъ былъ довольно-таки странный: кто былъ блъденъ и молчаливо-мраченъ, кточрезмърно экспансивенъ и болтливъ. Одинъ молодой товарищъ, съ неестественно расширенными зрачками, увърялъ, что у него сердце совершенно остановилось и пульса нътъ. Однако, своеобразное "лъченіе" оказало не на всъхъ должное вліяніе и, чтобы добиться его, одинъ изъ старостъ былъ командированъ за покупкой бутылки коньяку и сигаръ.

Выслушавъ меня въ числъ другихъ, докторъ Розенцвейгъ

неожиданно приказалъ:

- Снимите сапоги. Мнъ нужны ваши ноги.

— Но, позвольте, докторъ, — изумился я:—какое отношеніе ноги имъютъ къ сердцу? Въдь я же сердце "лъчилъ"!

— Разуйтесь, —послъдовалъ короткій приказъ.

Недоумъвая, я снялъ ботинки и носки. Докторъ прижалъ ступни моихъ ногъ къ полу, повернувъ ихъ нъсколько пальцами внутрь.

— Когда штабсъ-арцтъ будетъ васъ свидътельствовать, — сказалъ онъ, — вы придадите ногамъ такое положение. Можно

придраться къ плоской ступнъ.

— А сердце?

- Ерунда! "Лъченіе" не пошло вамъ въ прокъ.

— Да, вѣдь, я слышу, екаетъ?

— Недостаточно. У васъ слъдующіе недостатки и бользни: плоская ступня, суставной ревматизмъ, катарръ желудка и подагра.

Покорнъйше благодарю!

- Пожалуйста, съ штабсъ-арцтомъ не разговаривайте:

я буду говорить за васъ.

Скоро мы тронулись въ путь. Докторъ Сальке былъ занять своими очередными паціентами; ждать пріема пришлось довольно долго. Въ небольшой пріемной, наполнившейся русскими "больными", было душно. Подъ вліяніемъ этой духоты, выкуренной натощакъ сигары и волненія, сердце билось неимовърно, кровь приливала къ головъ. Вдругъ, произошло общее движеніе: одинъ изъ нашихъ паціентовъеврей, переборщивъ съ "лъченіемъ", лишился чувствъ, упалъ замертво на полъ, а затъмъ, къ великому конфузу сидъвшей тутъ почтенной нъмки, ожидавшей очереди, его стало тошнить.

Воздухъ сталъ невыносимымъ. Я вышелъ на площадку лъстницы. Тамъ, съ мрачнымъ выраженіемъ блъднаго, какъ мълъ, лица, стоялъ другой еврейчикъ и, видимо, такъ же страдая, готовъ былъ послъдовать примъру своего едино-

племенника.

— Выйдите поскоръй на воздухъ, –посовътовалъ я.

Но было поздно: еврейчикъ, безнадежно махнувъ рукой, стремительно подбъжалъ къ периламъ и... съ высоты третьяго этажа на поднимавшуюся въ это время по лъстницъ нъмкуторговку овощами полился бурный дождь коньяку и кофе.

— Пфуй! Aber so eine Schweinerei!...\*) — возмущалась грузная торговка, быстро взлетая по лъстницъ, опасливо обходя еврейчика и аккуратно стряхивая съ корзинки съ овощами слъды неожиданнаго изверженія. — So einversoffener Sauker!! \*\*).

— Но это совершенно больной человъкъ,—счелъ я долгомъ заступиться за своего компатріота, во избъжаніе скандала, который могла поднять неистово разозленная нъмка.—

<sup>\*) &</sup>quot;Фу, какое свинство!"\*\*) "Эдакій пьяный скоть!"

Онъ пришелъ къ доктору, болъзнь проявилась, и его невольно стало тошнить.

— Стало тошнить, стало тошнить! — передразнивая меня, уже на весь домъ орала фурія.—Порядочные люди не тошнятъ вамъ на голову, когда вы несете овощи, а выходятъ для этого на улицу. Или васъ нужно этому учить?

Инцидентъ грозилъ обостриться. Къ счастью, раскрывшаяся ближайшая дверь поглотила торговку, которая поторопилась умолкнуть: огласка происшествія могла невыгодно

отразиться на сбыть пострадавшаго товара...

Со страху передъ докторскимъ осмотромъ переборщившій съ коньякомъ и теперь до смерти напуганный еврейчикъ поспъшилъ ретироваться на улицу. Въ самомъ дълъ, онъ могъ

бы сдълать это раньше!

Я попалъ къ доктору въ числъ первыхъ. Сальке осматривалъ больныхъ внимательно, выслушивалъ объясненія доктора Розенцвейга и заносилъ свое заключеніе въ записную книжку. Я разулся, старательно придалъ ногамъ то положеніе, которому научилъ меня докторъ Розенцвейгъ, старательно прижалъ мои "плоскія" ступни къ холодному полу и ждалъ очереди. Скоро она наступила. Сальке не удовлетворился, какъ въ отношеніи другихъ паціентовъ, однъми разутыми ногами: онъ велълъ мнъ раздъться до нага, окинулъ меня критическимъ взглядомъ, тщетно попытался просунуть подъ мою ставшую, дъйствительно, плоской ступню палецъ и разръшилъ одъться.

 Ваша профессія? — спросилъ онъ, занеся въ книжку запись о моихъ годахъ, мъстъ рожденія, постояннаго жи-

тельства и т. д.

Редакторъ, — необдуманно отвътилъ я.

Сальке насупился.

Стоявшій рядомъ со мной московскій журналисть пронзиль меня укоризненнымъ взглядомъ. Но докторъ Розенцвейгъ уже подоспълъ на помощь.

- Редакторъ всеобщаго историческаго журнала, - догад-

ливо подчеркнулъ онъ.

Сальке подумалъ, остался, повидимому, удовлетвореннымъ этимъ поясненіемъ и кивкомъ головы отпустилъ меня.

Съ томительнымъ напряженіемъ ждали мы въ пріемной різшенія нашей участи. Пріемъ продолжался съ часъ времени. По окончаніи его, докторъ Розенцвейгъ вышелъ съ довольнымъ, сіяющимъ лицомъ.

— Удостовъренія будуть выданы, за исключеніемь двухь лиць, всъмъ сегодня свидътельствовавшимся, — обрадоваль онъ насъ.—Сальке сдасть ихъ мнъ всъ вмъстъ, а я раздамъ

вамъ ихъ вечеромъ.

Двумя неудачниками оказались оба еврея, не въ мъру увлекшіеся коньякомъ.

Облегченно вздохнули мы, горячо поблагодарили нашего предстателя и съ нетерпъніемъ стали ждать наступленія вечера: хотя вопросъ о выдачъ намъ свидътельствъ былъ ръщенъ въ благопріятнымъ смыслъ, а все же до фактическаго полученія ихъ душа была неспокойна. Мало ли, что могло до вечера случиться! И, благодаря нелъпой, сумасбродной выходкъ одного изъ плънныхъ, мы въ самомъ дълъ едва не лишились объщанныхъ намъ спасительныхъ свидътельствъ.

Поясню въ нъсколькихъ словахъ, въ чемъ дъло.

Въ числъ плънныхъ былъ нъкій К-овъ, москвичъ по происхожденію, человѣкъ неопредѣленной профессіи, живавшій до плѣна, кажется, чаще въ Берлинѣ, чѣмъ на родинѣ. Наружности весьма обыденной, невысокій ростомъ, К-въ, если и обращалъ на себя вниманіе, то развѣ лишь необычными для заграницы высокими голенищами, которыя онъ носилъ наружу. Велъ онъ себя въ плъну очень скромно, усиленно занимался, по московскому обычаю, чаепитіемъ, постоянно, бывало, сновалъ въ буфетъ съ чайникомъ за кипяткомъ, а пива вовсе не пилъ. Но лишь только мы попали на свободу въ городъ, съ К-мъ произошла разительная перем вна: онъ запилъ мертвую, буянилъ, дрался съ ростокцами и, въ концъ концовъ, кажется, угодилъ однажды на ночевку въ полицію. Всь попытки товарищей урезонить его ни къ чему не привели, онъ продолжалъ пьянствовать круглыя сутки напролеть.

Подъ вечеръ, въ день освидътельствованія насъ штабсъарцтомъ, К-въ, ни съ того ни съ сего, явился къ нему на квартиру и потребовалъ свиданія. Горничная попросила обождать въ пріемной, сказавъ, что докторъ очень занятъ. Нъкоторые изъ находившихся здъсь нашихъ плънныхъ, увидавъ, что К-въ, по обыкновенію, безнадежно пьянъ, попытались отговорить его отъ свиданія со штабсъ-арцтомъ. Но К-въ, ни слова не говоря, направился къ двери, ведшей въ кабинетъ и, безъ спроса, вошелъ туда. Въ кабинетъ въ это время сидълъ одинъ изъ мъстныхъ паціентовъ доктора Сальке. Въ присутствіи этого нъмца, К-въ выпалилъ доктору

приблизительно слъдующее:

- Я возмущенъ выдачей вами всъмъ безъ разбору удостовъреній о бользни. Ваше поведеніе нечестно. Какъ нъмецкій военный врачъ, вы не имъете права торговать подобными свидътельствами. Да и русскіе вовсе не цънять вашей доброты. Они надъ вами только издъваются.

Сальке, взбъщенный, выбъжалъ въ пріемную.

— Господа, что же это такое? — обратился онъ къ плъннымъ, еле владъя собой: — вмъсто благодарности за мое доброе отношение къ русскимъ, вашъ товарищъ оскорбляетъ меня, говоритъ, что я торгую свидътельствами, что вы издъваетесь надо мной!

Крайне возмущенные и смущенные, наши плънные стали горячо объяснять незаслуженно оскорбленному штабсъарцту, что пьяница К-въ лжетъ, что мы, напротивъ, безгранично благодарны доктору за его гуманное и доброе къ намъ отношение.

Это объяснение удовлетворило штабсъ-арцта.

- Ну, такъ возьмите вашего товарища и раздълайтесь съ нимъ сами, сказалъ онъ. Если слухи объ этомъ случав дойдуть до полиціи, вамъ не видать свободы. Заприте-же этого субъекта покръпче, пока онъ не протрезвится. А я лично считаю вопросъ исчерпаннымъ.

Такимъ образомъ, докторъ Сальке лишній разъ дока-

залъ свою порядочность.

Получивъ въ тотъ же вечеръ свидътельства, мы въ теченіе ближайшаго дня все же чувствовали себя неспокойно. Слухи о пьяной выходкъ К-ва легко могли дойти до полиціи, хотя бы чрезъ посредство того нѣмца, который оказался невольнымъ свидътелемъ объясненія К-ва съ штабсъ-арцтомъ. А Папстъ былъ бы только радъ воспользоваться удачнымъ случаемъ, чтобы и штабсъ-арцту насолить (порядочное отношеніе къ намъ Сальке пришлось очень не по вкусу сыщику), и лишить большинство изъ насъ возможности выбраться на свободу. Къ счастью, однако, бъда насъ миновала, и дня черезъ два мы узнали, что списокъ всъхъ плънныхъ, получившихъ свидътельства штабсъ-арцта, полиціей составленъ и направляется на благоусмотръніе высшей военной власти въ Альтону.

Но, вмъстъ съ тъмъ, до насъ дошла и крайне тревожная въсть, надълавшая среди насъ не малый переполохъ: оказалось, что въ списокъ попали лишь тъ лица, которымъ Сальке выдалъ удостовъреніе о бользни съ опредъленнымъ указаніемъ: "Feld-und Garnison-dienstunfähig" \*). Тъ же лица, которыя свидътельствовались у Сальке въ послъдній день, т. е. вмъстъ со мною, и въ удостовъреніяхъ которыхъ значилось только "militärdienstuntauglich" \*\*), въ списокъ вклю-

ченными не оказались:

Забили мы тревогу. Въ долгомъ ожиданіи свободы душа изныла, нервы были окончательно измучены, а тутъ новое испытаніе. Просто отчаяніе охватывало! Побъжали къ Сальке, а его, какъ на зло, не оказалось въ городъ. Начались мучительныя догадки-объяснять ли это недоразумьніе случайной оплошностью штабсъ-арцта, или умышленнымъ желаніемъ его выдълить, для очистки совъсти, въ особую категорію десятка два плівнныхъ, чтобы показать полиціи, что не всъмъ свидътельства выдавались безъ разбору.

\*\*) "Неспособенъ къ военной службъ".

<sup>&</sup>quot;) "Неспособенъ къ строевой и гарнизонной службъ".



заслуживающія вниманія зданія ростока.



Посреди — Университетъ, Слѣва — типичная старинная постройка (1601 г.). Направо — старая ратуша.



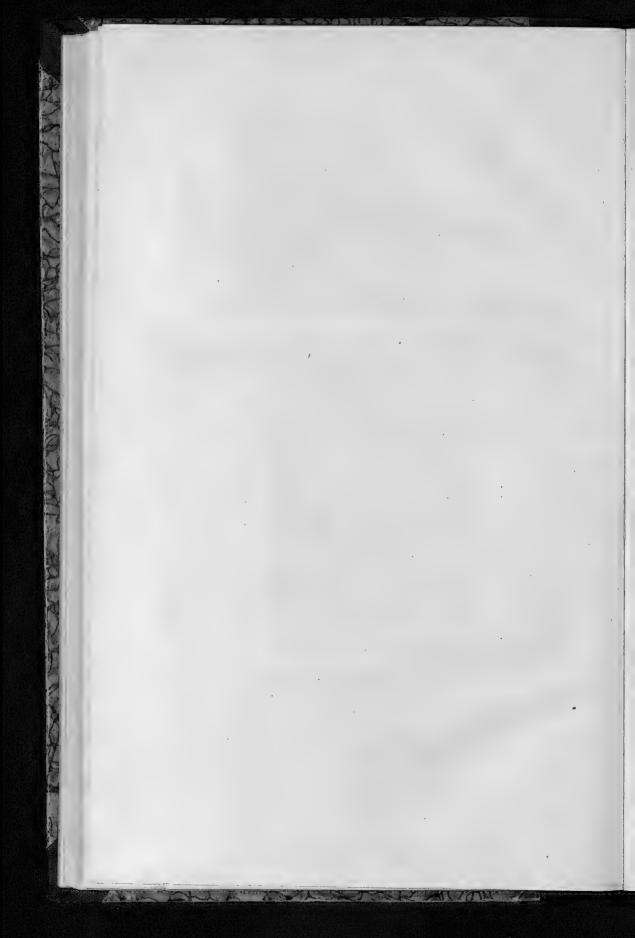

Но наши тревоги оказались напрасными. Сальке на слъдующій день вернулся, старшина поспъшилъ переговорить съ нимъ, и любезный штабсъ-арцтъ не только изъявилъ готовность исправить неумышленно допущенную оплошность, но еще и разсыпался въ извиненіяхъ. Оказалось, что второпяхъ, заготовляя кучу послъднихъ свидътельствъ, онъ для ускоренія дъла сталъ вписывать болъе обобщенное "militärdienstuntauglich", не допуская мысли, что полиція мелочно придирется къ этому вполнъ опредъленному выраженію.

Списокъ былъ полиціей пересоставленъ и дополненъ, а затѣмъ, дня черезъ три, стало извѣстно, что списокъ въ Альтонѣ утвержденъ и что вопросъ объ отпускѣ на родину всѣхъ, въ немъ перечисленныхъ, принципіально разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. Попали въ этотъ списокъ, между прочимъ, и тѣ два еврея, и нѣкоторыя другія лица, которымъ Сальке въ выдачѣ свидѣтельствъ отказалъ: имъ удалось раздобыть таковыя у другого покладистаго мѣстнаго врача. Вообще, плѣнные, получившіе медицинскія свидѣтельства о болѣзни и непригодности для военной службы, оказались въ большинствѣ; не получили удостовѣреній люди молодые, завѣдомо здоровые, у которыхъ при всемъ желаніи врачей нельзя было выискать даже намека на какую-

нибудь болѣзнь.

Въ послъднихъ числахъ сентября списокъ нашъ вернулся обратно съ разръшеніемъ всъмъ, въ немъ перечисленнымъ, ъхать на родину. Срокъ отъъзда указывался вполнъ опредъленно-18-го, кажется, октября, причемъ намъ разръшалось избрать наиболъе скорый и удобный путь для перевзда въ Швецію: по жельзной дорогь до Сасницъ и далъе безпересадочно на фэръ \*) до Треллеборга и Стокгольма. Но необходимость ждать цѣлыхъ двѣ недѣли насъ устрашила: мало ли, что могло случиться въ теченіе этого долгаго времени. Поэтому мы предпочли избрать болъе рискованный способъ перевзда — на пароходъ непосредственно изъ Ростока въ Треллеборгъ, съ тъмъ, что мы сами принимали на себя хлопоты по пріисканію парохода. Полиція снова снеслась съ Альтоной, и военная власть отвътила согласіемъ, подъ условіемъ, что выборъ парохода, въ смыслъ его безопасности для нашего перевзда, долженъ быть санкціонированъ начальникомъ ростокской полиціи.

Найти вполнъ надежный пароходъ оказалось, въ виду прекращенія навигаціи по случаю войны, дъломъ очень труднымъ. Шведскій пароходъ, отвозившій первую партію плънныхъ, обратно не вернулся, а на мъстъ, въ ростокскомъ порту, стояло всего лишь два жалкихъ суденышка

<sup>\*)</sup> Т. е. на пароходъ особаго устройства, на которомъ перевозятся въ полномъ составъ поъзда, направляющіеся изъ Германіи въ Швецію и обратно.

прогулочнаго типа, примитивнаго устройства и очень мелкой посадки, на которыхъ пускаться въ море, начавшее уже сильно бушевать, было далеко не безопасно. Впрочемъ, мы готовы были рискнуть и, запросивъ полицію о согласіи, вошли въ переговоры съ владъльцемъ одного изъ этихъ пароходовъ, но тотъ заломилъ очень крупную плату, да и полиція, въ виду начавшихся сильныхъ штормовъ, ръшительно отклонила наше ходатайство.

Приходилось, въ полномъ смыслѣ слова, ждать у моря погоды. Я ждать было томительно трудно. По нѣсколько разъ въ день ходили мы на берегъ Варны смотрѣть, не появится ли со стороны моря хотя бы грузовой пароходъ, но дни проходили, а даль морская продолжала оставаться пустынной.

Наконецъ, однажды утромъ насъ ждалъ пріятный сюрпризъ: мы узнали, что ночью въ портъ пришелъ большой шведскій пароходъ. Мы побъжали его осматривать. Это былъ настоящій морской основательный грузовикъ, привезшій изъ Швеціи камень. Мы вошли въ переговоры съ капитаномъ, и тотъ согласилея насъ перевезти за плату, что то въ полторы тысячи кронъ, но при условіи полученія отъ насъ ръшительнаго отвъта не далъе слъдующаго утра. Старосты обратились въ полицію, и та объщала дать утромъ отвътъ. Счастье казалось совсъмъ близко! Но на этотъ еще разъ оно не было суждено намъ.

Проснувшись на слѣдующій день часовъ въ 7 утра, я услышалъ рѣзкій пароходный гудокъ, троекратно повторившійся. Мелькнула тревожная мысль, не нашъ ли грузовикъ напоминаетъ о себѣ. Наскоро одѣвшись и напившись кофе, я побѣжалъ на берегъ и засталъ тамъ толпу товарищей, которые безнадежно глядѣли въ туманную даль вослѣдъ ушедшему пароходу: капитанъ не дождался отвѣта, снялся съ

якоря и ушелъ.

Снова пришлось пережить тяжелое разочарованіе, и снова медлительно потянулись часы томительнаго ожиданія. Нашему горю взялась помочь полиція: начальникъ полицейскаго бюро вошелъ по телефону въ переговоры съ портовымъ начальствомъ Гамбурга и Штеттина, прося раздобыть для насъ подходящій пароходъ, хотя бы грузовой. Вскоръ изъ Штеттина былъ полученъ благопріятный отвътъ: небольшой, но надежный нъмецкій грузовой пароходъ кончалъ разгрузку, уходилъ черезъ двое сутокъ къ берегамъ Швеціи и изъявлялъ готовность зайти въ Ростокъ, чтобы доставить насъ въ Треллеборгъ. Плата назначалась сравнительно скромная—1000 кронъ. Пароходъ этотъ былъ извъстенъ нашему полицейскому начальству, и на зафрахтованіе его оно препятствій не встрътило.

Такимъ образомъ, счастливыя минуты отъъзда были, наконецъ, дъйствительно близки. Въ хлопотахъ и волненіяхъ прошелъ послъдній день. Надо было снарядиться для пред-

THE COURT TO SERVE THE SHIP IN THE SE

стоящаго морского путешествія: хотя путь быль не далекій, но наступиль холодь при сильномъ вѣтрѣ, а у большинства изъ насъ были лишь лѣтніе пальто и костюмы. Пришлось закупать шерстяное бѣлье, фуфайки, плащи. Запасались провизіей, мѣняли нѣмецкія деньги на шведскія. Старосты собирали съ насъ плату за проѣздъ, добывали изъ "Кайзеръпавильона" наши матрацы-соломенники, которые въ послѣдній разъ должны были сослужить намъ службу кають на пароходѣ и въ поминѣ не было, предстояло совершить путешествіе въ трюмѣ.

Наконець, сборы и расчеты съ фрейлейнъ Мартой кончены, въ приподнятомъ настроеніи прошель послъдній ужинъ, на славу приготовленный "дубинушкой", постаравшейся на прощанье намъ угодить, минула безсонная отъ волненій короткая ночь, и въ пять часовъ угра мы были уже на ногахъ.

#### XIII.

### отъ в з д в.

Чуть свътало. По молчаливымъ улицамъ Ростока издали загромыхали колеса тяжелой кареты, съ вечера заказанной нами. Нъсколько минутъ послъднихъ торопливыхъ сборовъ, дружеское прощаніе съ глупой, но доброй фрейлейнъ Мартой, искренно пожелавшей намъ счастливаго пути, и, громыхая на весь Ростокъ, наша допотопная колымага медленно труситъ къ пристани.

Погода спокойная. Разыгравшійся къ вечеру сильный вътеръ улегся. Мои спутники, утъшая себя, высказываютъ увъренность, что море будетъ спокойно. Но я въ это не върю, я по опыту знаю, что осеннее море капризно и что послъ нъсколькихъ дней сильнаго вътра оно успокоиться сразу не можетъ. Впрочемъ, на случай качки, съ нами лимонъ и коньякъ, издавна считающіеся чудодъйственнымъ средствомъ противъ морской болъзни—мнъніе, къ слову сказать, совершенно ошибочное.

Тихія сумеречныя улицы соннаго Ростока, древнія среднев'вковыя зданія, мимо которыхь насъ везеть наша древняя карета, гармоничный бой церковныхь часовъ, какое то особенное настроеніе настороженности, молчаливая толпа пл'внныхъ возл'в пристани подъ надзоромъ полиціи—все это какъ то необыденно-своеобразно, даже, пожалуй, немного таинственно.

У пристани насъ ждалъ во́-время прибывшій очень неболшой грузовой пароходъ. Осмотръть его намъ не позволили, мы должны были ждать сбора всъхъ нашихъ сотоварищей: получить пропускные билеты на право свободнаго выъзда заграницу и подвергнуться контролю полиціи. Мы узнали кепріятную новость: начальство ръшило отпустить насъ однихъ, безъ сопровожденія полицейскаго Розенберга и сыщика Папста, сопровождавшихъ первую партію плънныхъ. Папста во время того переъзда на смерть укачало, и онъ категорически отказался путешествовать вторично.

— Да, вы, несомнънно, встрътите военныя суда, обрадовалъ насъ Папстъ, и, въроятно, они васъ остановятъ и опросятъ. Но въдь я же снабжу васъ пропусками, съ которыми вы будете чувствовать себя совершенно спокойно.

Но послѣ этого сообщенія мы отнюдъ не почувствовали себя спокойно. Наше общество состояло преимущественно изъ людей призывного возраста, здоровыхъ, рослыхъ, видныхъ. Было среди насъ не мало и молодежи. Зная произволъ нъмецкой военной власти, мы вовсе не были увърены, что морская власть придастъ значеніе полицейскимъ бумажкамъ и, болъе чъмъ сомнительнымъ, нашимъ болъзнямъ, въ родъ хроническаго ревматизма и катарра желудка, удостовъреннымъ доброжелательнымъ штабсъ арцтомъ. Представлялось поэтому вполнъ естественнымъ, что насъ могутъ задержать и направить обратно въ болъе надежное мъсто, чъмъ Ростокъ. съ его покладистымъ начальствомъ. Въдь мы хорошо помнили случай, какъ, въ началъ плъна, военная власть въ Гюстровъ отпустила насъ на свободу, снабдивъ пропусками, а часомъ позже военная власть Ростока насъ задержала. Словомъ, настроеніе наше было отнюдь не спокойное.

Но воть мы всѣ въ сборѣ. Собрались проводить насъ и остающіеся въ Ростокѣ товарищи. Тяжело прощаться съ ними; тяжело радоваться предстоящей свободѣ и думать, что эти бѣдняги снова вернутся сейчасъ въ постылые "пансіоны", гдѣ ихъ ждетъ унылая череда жизни въ плѣну, быть

можетъ, нескончаемо-долгая:

Послѣднія рукопожатія, послѣднія объятья. Мы проходимъ гуськомъ мимо Папста, который, вызывая насъ поименно и впиваясь въ лицо каждаго изъ намъ своими острыми, пытливыми глазами, выдаетъ намъ пропускныя удостовѣренія Эти удостовѣренія гласятъ слѣдующее: "русскій подданный N. N. (званіе, имя, фамилія, возрастъ, мѣсто рожденія или постояннаго жительства) былъ здѣсь задержанъ, отпущенъ, и къ его отъѣзду черезъ Швецію въ Россію никакихъ препятствій не имѣется. Ростокъ, 7 октября 1914 г. Полицей-инспекторъ"...

Пропускные билеты получаютъ отдъльно и мужья, и жены. Явился проводитъ насъ и самъ полицей-инспекторъ, добродушный старичокъ въ торжественномъ мундиръ, при-

вътливо козыряющій въ отвътъ на наши поклоны.

Но на пароходъ насъ все еще не пускаютъ: старосты, во главъ со старшиной (который тоже ъдетъ съ нами) хлопочутъ съ размъщеніемъ въ трюмъ нашей поклажи и только что привезенныхъ изъ "Кайзеръ-павильона" нашихъ старыхъ друзей—матрацовъ-соломенниковъ. Наконецъ, всъ хлопоты кончены, капитанъ парохода получаетъ отъ Папста

THE TRUE TO A SECOND TO SECOND 
удостовъреніе на право провоза насъ и инструкціи на слунай остановки насъ военными судами, и, наконецъ, намъ разръшають войти на пароходъ. Остающіеся товарищи машуть намъ платками и шляпами. Старшина, нарядившійся въ дорожный кожанъ и теплую кепку и принявшій поэтому бравый видъ истаго мореходца, все еще бесъдуеть на пристани съ Папстомъ, видимо, получая отъ него послъднія наставленія. Мы съ нетерпъніемъ ждемъ его.

Но вотъ происходитъ нѣчто непонятное и чрезвычайно странное: Папстъ машетъ капитану рукой, сходни мгновенно сняты, свистокъ, пароходъ еле замѣтно отчаливаетъ, а старшина остается на берегу. Среди насъ поднимается ропотъ недоумѣнія, тревоги. Становится яснымъ, что г. Каце-

нельсонъ неожиданно задержанъ.

— Что это значить? Почему вы остаетесь? Мы не уѣдемъ безъ васъ!—возбужденно кричимъ мы, ничего не понимая.

Старшина обмѣнивается нѣсколькими словами съ Папстомъ, тотъ утвердительно киваетъ головой; г. Каценельсонъ киваетъ князю Кугушеву, тотъ стремительно соскакиваетъ на пристань, старшина въ двухъ словахъ, лишенный возможности что-либо объяснить въ присутствіи Папста, передаетъ князю свои старшинскія полномочія, затѣмъ—молчаливое, но многоговорящее крѣпкое объятье, князь Кугушевъ, совершенно разстроенный, обратно вскакиваетъ на пароходъ, снова, было, причалившій къ пристани, свистокъ—и мы трогаемся.

Мы полны негодованія, недоумънія, мы ропщемъ, протестуемъ, волнуемся. Г. Каценельсонъ поднимаетъ руку.

— Still! \*) — коротко-повелительно говорить онъ и, по нъмецки же, добавляетъ:—не волноваться, ъхать. Still, still!

Ропотъ смолкаетъ. Очевидно, мы безсильны заступиться за нашего старшину, которому мы столькимъ обязаны, который наладилъ нашъ отъъздъ, въ послъднюю минуту оказался задержаннымъ и оставался въ плъну жертвой за насъ искупительной.

— Какая низость!—глухо ропщемъ мы:—задержать, не предупредивъ, въ послъднюю минуту—за минуту до объщан-

ной свободы!

Пароходъ медленно отчаливаетъ. Въ черномъ своемъ кожанѣ, рѣзко оттѣняющемъ блѣдное взволнованное лицо, стоитъ съ отчаяніемъ въ глазахъ, тоскливо на насъ глядящихъ, но спокойно владѣющій собой, нашъ бѣдняга-старшина. Онъ снялъ шляпу, стоитъ на вытяжку, только глазами прощается съ нами, силится улыбнуться, но не можетъ. Намъ жаль его невыразимо, до слезъ, которыя въ самомъ дѣлѣ навертываются на глазахъ. Тяжелыя, тяжелыя минуты!...

Долго глядъли мы въ сторону пристани, пока фигура

<sup>\*)</sup> Спокойно!

нашего старшины не слилась съ толпой. Мы терялись въ догадкахъ. Приходило на умъ единственное сколько-нибудь обосновное объясненіе, заключавшееся въ томъ, что г. Каценельсонъ числился унтеръ офицеромъ въ запасѣ и, хотя отмътки въ паспортъ объ этомъ у него не было, но Папстъ легко могъ объ этомъ провъдатъ: старшина не разъ высказывалъ въ кругу плънныхъ, что онъ радъ будетъ вернуться на родину, чтобъ исполнить долгъ гражданина. Объ этомъ могъ донести Папсту тотъ же Ф-кинъ (ранъе мною упомянутый), бывшій у насъ въ отношеніи доносовъ на большомъ подозрѣніи. Хотя г. Каценельсонъ и получилъ отъ штабсъарцта удостовъреніе о непригодности для военной службы, но этому удостовъренію полиція, въроятно, придала значеніе менъе, чъмъ всякому другому, ибо одинъ внъшній бравый видъ старшины, человъка богатырскаго сложенія и здоровья, явно исключалъ возможность предположенія о непригодности для военной службы. Но, если полиція и была освъдомлена о томъ, что г. Каценельсонъ числился на учетъ, въ качествъ запаснаго унтеръ-офицера, она, имъя формальное доказательство его болъзненнаго состоянія, въ видъ удостовъренія штабсъ-арцта, во всякомъ случаъ, обязана была освободить его изъ чувства элементарной благодарности за тотъ огромный трудъ, который несъ старшина, облегчая полиціи и военной власти обязанности по администрированію нами. Надо отдать справедливость г. Каценельсону, онъ оказался умълымъ администраторомъ и, благодаря его энергіи, порядокъ у насъ за все время плѣна былъ образцовый. Папстъ предусмотрительно предоставилъ ему возможность довести свои обязанности до конца, даже разыграль комедію съ выпиской на его имя пропускного свидътельства и, за минуту до полученія такъ долго жданной свободы, предательски схватилъ свою жертву. Поступокъ низкій, вполнъ, впрочемъ, соотвътствовавшій всему образу дъйствій негодяя сышика Папста.

Какъ ни были мы поражены этимъ тяжелымъ случаемъ, новыя впечатлънія и личныя переживанія поневолъ заставили насъ на время забыть нашего злосчастнаго старшину.

Когда пароходъ на версту отошелъ отъ Ростока, одинъ изъ нашихъ старостъ настойчиво посовътовалъ намъ разойтись или спуститься въ трюмъ.

— Почему?—полюбопытствовалъ я.

— Небольшой грузовой пароходъ, везущій толпу людей по виду явно не германскаго происхожденія, можетъ привлечь вниманіе прибрежнаго люда, послѣдовалъ отвѣтъ. — А въ Варнемюнде происходитъ стрѣльба въ цѣль и пристрѣлка орудій. Ну, такъ вотъ... По крайней мѣрѣ, и полиція намекала, что намъ слѣдуетъ соблюдать осторожность...

Оставалось послѣдовать благоразумному совѣту. Варнемюнде мы миновали благополучно. При выходѣ

въ море, военный крейсеръ покружился, было, вокругъ насъ, но оставилъ въ покоъ.

Несмотря на мизерный видъ нашего грузовичка, онъ оказался посудиной довольно быстроходной. На первыхъ порахъ мы шли преисправно, узловъ по 12-ти въ часъ, и можно было надъяться, что при такомъ ходъ мы, выйдя изъ Ростока въ 8 часовъ утра, попадемъ въ Треллеборгъ около З часовъ пополудни. Но надеждамъ нашимъ не суждено было оправдаться. Море, въ началъ спокойное, постепенно становилось все бурливъе, вътеръ кръпчалъ, небо покрывалось свинцовыми тучами. Началась качка. Ее встрътили шутками, даже дамы храбрились. Но прошелъ часъ-другой, мы минули защищавшую насъ справа косу, и картина ръзко измънилась. Море разыгралось по настоящему, поднимался штормъ, къ носовой качкъ прибавилась бортовая, и начался положительно адъ. Нашъ грузовичокъ кидало невъроятно, винтъ то и дъло высовывался наружу, почти не работалъ, мы подвигались черепашьимъ шагомъ. Начались приступы морской бользни. Пошли въ ходъ лимоны. Одинъ за другимъ исчезали пассажиры. Вскоръ большинство лежало навзничь на соломенникахъ въ трюмъ, тутъ же подвергаясь отвратительнымъ приступамъ морской бользни. Волны хлестали черезъ палубу, трюмъ пришлось закрыть, и воздухъ тамъ сталъ отчаянный.

Нѣсколько дамъ, а въ числѣ ихъ и моя жена, уже лежали замертво въ единственной маленькой душной каюткѣ, любезно уступленной капитаномъ. Я самъ, бывалый мореходецъ, испытавшій всякія морскія передряги и никода не хворавшій морской болѣзнью, страдалъ невыносимо, можетъ быть, благодаря пережитымъ за послѣднее время треволненіямъ, измучившимъ нервы и ослабившимъ организмъ. Этотъ ужасный морской переходъ явился достойнымъ финаломъ нашихъ трехмѣсячныхъ мытарствъ. Ни сидѣть, ни лежать, ни ходить, я не могъ. Весь день, часовъ до 8 вечера, я простоялъ на ногахъ, измученный потугами рвоты. Непреоборимая, типичная во время морской болѣзни, холодная тоска напол-

няла все существо.

А на горизонть, то удаляясь, то приближаясь, все время кружили крейсера и броненосцы. Съ наступленіемъ темноты, ихъ боевые фонари стали обшаривать насъ снопами лучей, которые то красиво освъщали клокотавшую бездну морскую, то пытливо-зорко перекидывались на тяжело-нависшія громады свинцовыхъ тучъ. Невыносимо угнетала мысль, что, къ довершенію физическихъ страданій, нѣмцы, пожалуй, остановятъ насъ, станутъ осматривать, допрашивать. Возможность снова увидать противную военную нѣмецкую рожу, услыхать лающіе командные окрики, снова попасться въ лапы наглыхъ бурбоновъ казалась чѣмъ-то чудовищно-отвратительнымъ. Безъ преувеличенія, смерть представлялась милѣе. Вспоминались раз-

сказы о минахъ, плававшихъ въ этихъ мѣстахъ, и томилась душа страстнымъ желаніемъ того или иного конца, лишь бы онъ скорѣе наступилъ. Я гдѣ то вблизи меня все время слышался изводившій душу нервный разговоръ двухъ еще крѣпившихся товарищей, внимательно слѣдившихъ за военными судами:

— Приближается?

Подходитъ.Крейсеръ?

— Пожалуй, броненосецъ.

- Отошелъ!

— Нѣтъ, снова нацѣлился.

Если военныя суда и оставили насъ въ покоъ, то исключительно благодаря бурной погодъ и нъмецкому флагу, подъ которымъ мы шли. Иначе, врядъ ли бы мы сдобровали.

Вечеромъ, совершенно измученный, я свалился на палубу и, несмотря на жестокій вѣтеръ и колодъ, заснуль мертвымъ сномъ. Проспалъ я часа два. Когда я проснулся, было 9 часовъ. Видимо, мы приближались къ берегу: море значительно утихло, качка уменьшилась. Я взглянулъ по направленію движенія судна—далеко впереди слабыми точками маячили огни береговыхъ фонарей.

— Теперь недолго, — замътилъ проходившій мимо помощникъ капитана, сочувственно относившійся ко мнъ. — Часа

черезъ два будемъ въ Треллеборгъ.

Тоски какъ не бывало. Порывъ радости и бодрости наполнилъ душу, вернулась способность передвигаться, хотя еще не особенно увъренно, и я побрелъ въ капитанскую каюту, гдъ дамы лежали въ совершенномъ изнеможении. Ихъ даже не обрадовала въсть о близкомъ берегъ. Возможность скоро попасть въ чистую постель казалась несбыточной мечтой.

Но вотъ, наконецъ, и Треллеборгъ. Вмъсто трехъ часовъ дня, мы доползли до него къ 11 часамъ вечера. Но все хо-

рошо, что хорошо кончается!

Весело играютъ, то потухаютъ, то вновь вспыхиваютъ, ярко переливаясь, точно во время иллюминаціи, сотни сигнальныхъ разноцвътныхъ огней на стънкахъ порта. До порта минутъ десять хода, но войти въ него безъ помощи лоцмана мы не можемъ: портъ минированъ. Помощникъ капитана вооружается фонаремъ и сигнализируетъ, вызывая лоцмана. Но нашъ вызовъ остается безъ отвъта. Машина застопорена, мы лавируемъ на мъстъ. Полчаса длится сигнализація, сирена реветъ, но отвъта нътъ. Капитанъ усталъ, онъ сердится и приказываетъ отдать якорь.

— Мы будемъ ночевать въ морѣ, —ръшительно гово-

ритъ онъ.

Но перспектива провести ночь на холоду, въ грязи, кажется, послъ всъхъ пережитыхъ испытаній, чудовищной. Мы протестуемъ.

— Какъ хотите, я васъ въ портъ не поведу, — злится

капитанъ:--я не желаю подвергать судно опасности.

Помощникъ капитана пытается еще сигнализировать. И на этотъ разъ наши безмолвныя мольбы услышаны: изъ порта быстро идетъ къ намъ навстръчу моторная шлюпка, привътливо мигающая желтымъ огонькомъ фонаря. Шлюпка подходитъ, брошенъ веревочный трапъ, доносится короткій шведскій говоръ съ типичнымъ "я со" \*), кажущійся намъ такимъ милымъ послъ постылой нъмецкой ръчи. Лоцманъ взбирается на капитанскій мостикъ и твердой рукой ведетъ нашъ утлый пароходъ, измученный выпавшей на его долю тяжелой передрягой, въ тихое пристанище.

— Сходить на берегъ до прихода полиціи ist nicht gestattet \*\*), — раздается команда капитана, и мы въ послъдній разъ слышимъ это ненавистное "nicht gestattet", набившее

намъ оскомину въ плъну.

Прихода полиціи и таможенныхъ чиновниковъ приходится ждать съ полчаса: портовое начальство давно уже мирно спитъ. Наконецъ, полиція является, какъ всегда, корректная, вѣжливая. Таможенный досмотръ вещей—простая формальность—проходитъ быстро, и вотъ мы свободны, совершенно свободны! Какая радость! Какая бодрость въ душѣ, какой приливъ энергіи! Ожили наши дамы. Всѣ пережитыя невзгоды, усталость, сонливость—какъ рукой сняло.

Слышатся веселый говоръ, шутки, смъхъ.

Возлѣ насъ толчется какой-то досужій почтенный треллеборжець, настойчиво пытающійся что-то объяснить на шведскомъ языкѣ. Призываю на помощь весь скудный запасъ всплывающихъ въ памяти шведскихъ словъ, знакомыхъ по прежнимъ посѣщеніямъ Швеціи, пытаюсь объясниться, но ничего не выходитъ. Тогда треллеборжецъ начинаетъ орудовать невѣроятнымъ ломанымъ французскимъ языкомъ. Оказывается, онъ старательно желаетъ втолковать намъ, что въ городѣ имѣется хорошая гостинница, гдѣ онъ рекомендуетъ намъ остановиться, и обѣщаетъ найти возницу. Является вопросъ: кто онъ? Комиссіонеръ, желающій получить на водку? Боже избави! Почтенный шведъ просто входитъ въ наше положеніе и хочетъ оказать посильную услугу. Узнаю славный, доброжелательный шведскій народъ!

Но подрядить возницу оказывается не такъ-то просто: налицо одинъ извозчикъ (какъ потомъ мы узнали—едва ли не единственный во всемъ городъ), а желающихъ подрядить его—нъсколько десятковъ. Извозчикъ начинаетъ курсировать

\*\*\*) Не разръщено.

<sup>\*)</sup> la so-буквально-"ахъ, такъ", "именно". Любимое выраженіе шведовъ, имъющее, въ сущности, множество значеній, въ зависимости отъ интонаціи, съ которой оно произносится.

отъ пристани къ гостиницѣ и обратно. Чудомъ намъ, въ числѣ первыхъ, удается взять его приступомъ, нѣсколько минутъ ѣзды, и мы въ уютномъ номерѣ опрятной шведской гостиницы. Расторопная свѣтловолосая фрекенъ быстро стелитъ постели. Какое блаженство вымыться и растянуться на удобномъ пружинномъ матрацѣ: отъ этой роскоши мы давно отвыкли. Спать, спать! Спать до поздняго утра, пока мы сами не проснемся. Отдыхъ нами заслуженъ, а торопиться некуда: ближайшій поѣздъ на Стокгольмъ отходитъ, правда, въ б утра, но Богъ съ нимъ! Мы рѣшили хорошенько отдохнуть и тронуться въ путь со слѣдующимъ поѣздомъ, отходящимъ вечеромъ.

День въ Треллеборгъ, посвященный покупкъ билетовъ, сытному и вкусному завтраку (шведы любятъ и умъютъ покушать, не то, что нъмцы) съ традиціонной "секса" и шведскимъ пуншемъ, прогулка по тихому маленькому городу, единственной достопримъчательностью котораго являются гостинница, гдъ мы остановились, и башня-водокачка, ночь въ удобномъ спальномъ вагонъ—и мы въ Стокгольмъ.

Тутъ мы ръшили пробыть двое сутокъ: надо было набраться силъ для предстоящаго еще не малаго пути, да и наши путники, не бывавшіе еще въ Стокгольмъ, жалъли упустить случай поближе съ нимъ познакомиться.

#### XIV.

## Въ "Съверной Венецін". Черезъ Торнео домой.

"Съверная Венеція", подъ какимъ прозвищемъ заслуженно слыветъ окруженная дивными фіордами столица Швеціи, была необыденно оживлена, благодаря множеству русскихъ, возвращавшихся изъ плъна. На улицахъ, въ ресторанахъ и гостиницахъ то и дъло слышалась русская ръчь: точно уже на родину попалъ.

Люблю я этотъ прекрасный городъ, соединяющій въ себъ. роскошь европейской культуры со своеобразной красотой старины.

Стокгольмцевъ называютъ еще "парижанами съвера". И это прозвище, до извъстной степени, върно. Стокгольмки и стокгольмцы элегантны, изящны, умъютъ одъваться со вкусомъ и своеобразнымъ шикомъ, любятъ жизнь кафе и ресторановъ, которыхъ въ Стокгольмъ очень много. Свътлобълокурыя съ темными глазами и чуднымъ цвътомъ лица, не нуждающимся въ косметикъ, стокгольмки красивы, стройны. На улицахъ, въ ресторанахъ, театрахъ я положительно ни разу не встрътилъ уродливаго лица. Правда, онъ не такъ экспансивны, какъ легкомысленныя гражданки Парижа, но подъ холодной, свъжей и ясной, какъ студеная вода фіордовъ, красотой ихъ кипятъ, —такъ говорятъ опытные люди, —порывы увлеченій, которымъ онъ умъютъ отдаваться:

стокгольмки умъютъ любить по настоящему, но умъютъ и ... по настоящему капризничать. Бъдовый народъ, говорятъ!

Стокгольмцы — подъ пару своимъ прекраснымъ подругамъ: корректны, изящны и въ костюмъ, и въ обращеніи. Здоровяки-спортсмены, по типу нъсколько напоминающіе англичанъ, они умъютъ пользоваться здоровыми радостями жизни, жить весело, не то что мы, больные нервами, хилые жители сумрачнаго Петрограда. Изящно-стройны военные. Форма ихъ, не блещущая побрякушками, отличается красивой расцвъткой мундировъ. Глядя на офицеровъ, гарцовавшихъ на лихихъ скакунахъ по бульвару, ведущему вдоль фіорда къ красъ Стокгольма "Скансену", - огромному гористому паркузоологическому саду, гдъ собраны живущіе въ естественныхъ условіяхъ представители всѣхъ породъ звѣрья и птицъ страны, - я думалъ: живите мирно, прекрасные сыны Марса, служите украшеніемъ вашей красивой столицы, и да хранить Господь васъ и вашу счастливую страну отъ ужасовъ войны. Вамъ нечего дълить съ сосъдями, вамъ незачъмъ воевать".

Въ самомъ дълъ, не дай Богъ, чтобы злой геній войны смутилъ политическій покой этой мирной, замкнутой, ни въчемъ не нуждающейся, счастливой, культурной страны.

Не думаю, чтобъ Швеція пустилась въ бранныя авантюры. По крайней мѣрѣ, изъ бесѣдъ со многими шведами я вынесъ впечатлѣніе, что они отнюдь не желають войны. Не знаю, таково-ли настроеніе политическихъ вождей страны, но рядовые граждане настроены были очень мирно.

Замѣчу еще, что, несмотря на бойкую жизнь въ Стокгольмѣ, живется тамъ удивительно спокойно и уютно. Самое уличное движеніе отличается какой-то особенной порядливостью. Ни толкотни, ни сутолоки. Вамъ любезно уступають дорогу, вамъ любезно покажутъ путь, если вы не знаете города. Шведы вообще отличаются предупредительностью, вѣжливостью, благожелательностью. Это особенно подмѣчалось послѣ пережитыхъ нами злоключеній въ странѣ бурбоновънѣмцевъ. И въ теченіе тѣхъ трехъ дней, что мы прожили въ Стокгольмѣ, нервы отдохнули, мы, какъ говорится, отошли душой въ атмосферѣ предупредительнаго и благожелательнаго къ намъ отношенія.

Не могу сказать, чтобы отмънная предупредительность встрътила русскихъ, возвращавшихся изъ плъна, въ нашемъ русскомъ посольствъ. Холодная, сдержанная корректность—и только.

Мнѣ лично пришлось обратиться къ содѣйствію нашихъ дипломатовъ по слѣдующему случаю. Заказывая билеты въ "Сѣверномъ бюро", я узналъ, что мы можемъ попасть въ Финляндію, совершенно минуя морской путь. Для этого надо было ѣхать по желѣзной дорогѣ до станціи Карунги, а оттуда нѣсколько часовъ на автомобилѣ до Хапаранды, пограничнаго шведскаго городка, лежащаго въ нѣсколькихъ ми-

нутахъ ходьбы отъ Торнео. Путь не только удобный, но даже пріятный и интересный. Но "Сѣверное бюро" выдавало подобные прямые билеты лишь при условіи согласія на то правительственнаго автомобильнаго бюро, а послъднее давало разръшение на проъздъ этимъ путемъ при условии удостовъренія посольствомъ или консульствомъ уважительныхъ причинъ, въ силу которыхъ данное лицо ръшило избрать для возвращенія въ Россію именно этотъ путь. Подобная формальная процедура объяснялась, кажется, тъмъ, что на этомъ пути лежитъ кръпость Боденъ, охраняемая шведами отъ любопытства чужеземцевъ. Побывавъ въ автомобильномъ бюро, любезно заявившемъ мнъ, что уладить все это формальное дъло очень просто, я отправился въ наше посольство. Тамъ я изложилъ причину, въ силу которой я желалъ избрать именно этотъ путь. Причина была вполнъ опредъленная и понятная: переживъ ужасы морского переъзда изъ Ростока въ Треллеборгъ и желая оградить жену отъ новыхъ волненій, неизбѣжно связанныхъ съ переѣздомъ черезъ Ботническій заливъ изъ Гефле (шведскаго порта) въ Раумо (Финляндію), гдъ еще недавно нъмецкія военныя суда арестовали и чуть ли не взорвали шведскій пароходъ, я избиралъ, хотя и кружный путь, но путь спокойный и, по способу передвиженія, удобный и скорый. Молодой чиновникъ, къ которому я обратился, отвътилъ мнъ ръшительнымъ отказомъ.

— Настойчиво рекомендую вхать черезъ Гефле, сказаль онъ. —Я вамъ гарантирую полную безопасность. Случай со шведскимъ пароходомъ, на который вы ссылаетесь, повториться больше не можетъ. Впредь нъмцы обязались свободно пропускать шведскіе пароходы, перевозящіе русскихъ.

— Я знаю по горькому опыту своеобразную корректность ивмцевь и цвну ихъ объщаніямъ, — возразилъ я, — а поэтому ваша гарантія для меня малоубъдительна. Во всякомъ же случать, я не желаю подвергать жену и себя и физическимъ неудобствамъ морского перетвада, и тъмъ волненіямъ, которыя неизбъжны при одной мысли о возможной встръчъ съ германскими судами. Пережили мы въ плъну не мало, нервы наши достаточно потрепаны, и не хотълось бы подвергать ихъ новымъ испытаніямъ. Я не настаивалъ бы на своей просьбъ, если бы не зналъ достовърно, что намъченнымъ мною путемъ ежедневно перетважаютъ десятки русскихъ.

— Хорошо,—согласился чиновникъ,—я дамъ вамъ разръшеніе, если вы соберете компанію и наймете до Карунги цълый вагонъ перваго класса.

— Почему?

-- Иначе согласіе дано быть не можеть.

Отвътъ показался мнъ страннымъ, но спорить не приходилось. Однако, черезъ Гефле мы не поъхали, а избрали весьма длительный путь—по желъзной дорогъ до приморскаго городка Люлео, а оттуда на пароходъ до Хапаранды. Этотъ путь представлялся удобнъе въ томъ отношеніи, что переъздъ по крайнему съверному пространству Ботническаго залива между шхерами, внъ всякаго сомнънія, гарантировалъ отсутствіе качки и полную безопасность, такъ какъ германскія военныя суда вглубь залива проникнуть не могли. Раздумывать долго нельзя было, билеты брались нарасхватъ, и я поспъшилъ ими запастись.

Только что я купилъ ихъ, какъ встрътился въ банкъ съ

знакомымъ.

— Напрасно вы избрали этотъ путь, — сказалъ онъ. Путь, правда, безопасный, но вы измучаетесь. Пароходы изъ Люлео отвратительны, и крейсируютъ они неисправно. Вообще, все это чрезвычайно сложно.

— Что же дълаты возразилъ я. — Я хотълъ ъхать черезъ

Карунги, но въ посольствъ мнъ не дали разръшенія.

— Почему?— Не знаю.

— Но это же одна пустая формальность! Моя мать и сестра ъдутъ сегодня на Карунги. Да и не онъ однъ.

— И получили разръшеніе?

— Совершенно просто-изъ консульства. Напрасно вы

туда не обратились.

Почемъ я могъ знать, что въ двухъ учрежденіяхъ существують на одинъ и тотъ же предметъ діаметрально противоположные взгляды! А благодаря нелюбезности посольскаго чиновника и незнанію имъ порядка выдачи упомянутыхъ выше разрѣшеній, намъ, измученнымъ всѣми пережитыми мытарствами, пришлось подъ конецъ пути подвергнуться

дъйствительно большимъ неудобствамъ.

До Люлео мы ъхали сутки. Въ одномъ съ нами вагонъ ъхали русскіе, направлявшіеся на Карунги и легко получившіе разръшеніе избрать этотъ путь. Они попали въ Россію двумя сутками раньше насъ, такъ какъ въ ожиданіи ближайшаго парохода намъ пришлось провести въ Люлео двъ ночи и день. Пароходъ изъ Люлео на Хапаранду оказался, дъйствительно, очень сквернымъ и тихоходнымъ. Выйдя на немъ въ 10 часовъ утра, мы доползли лишь къ вечеру, да и то не до Хапаранды: тихоходъ нашъ запоздалъ, наступила тьма, и капитанъ высадилъ насъ на какой-то пристани въ 10 километрахъ отъ Хапаранды. Тутъ мы очутились въ совершенно безпомощномъ положеніи: наступилъ вечеръ, начался густой тумань, пристань оказалась безлюдной, ближе Хапаранды лошадей и автомобилей достать было нельзя. Правда, по телефону мнъ удалось заказать автомобиль изъ Хапаранды, но его взяли съ бою, и я едваедва смогъ посадить жену, а самъ остался съ вещами въ пріятномъ ожиданіи. Когда, часъ спустя, подоспъли откудато маленькія чухонскія двуколки, такъ называемыя у насъ "бъды", мнъ опять-таки съ бою удалось занять одну изъ нихъ,

да и то пришлось уламывать возницу, который вещей вести не хотълъ. Тхалъ я верхомъ на сундукъ. Благодаря непроглядному туману, трусили мы еле-еле: поминутно приходилосьвыскакивать въ грязь, когда сбивались съ дороги или когда на встръчу летълъ автомобиль, при видъ яркихъ фонарей котораго лихая шведка всякій разъ настойчиво норовила свернуть въ канаву. Пришлось побывать и въ канавахъ, и добрался я до мъста назначенія промокшимъ и грязнымъ. По дорогъ, чтобы скоротать время, я попытался разговориться съ моимъ возницей, видимо, очень словоохотливымъ шведомъ, разумъвшимъ, конечно, лишь свой родной языкъ. Призывая на память весь скудный запасъ шведскихъ словъ, приспособляя корни подходящихъ нъмецкихъ и англійскихъ словъ, я въ концъ концовъ, при помощи мимики, выразительныхъ жестовъ и причмокиваній, разговорился недурно. Результать беседы оказался неутъшительнымъ: судя по тъмъ отчаяннымъ причмокиваніямъ и сокрушеннымъ покачиваніямъ головы, съ которыми возница указывалъ на циферблатъ часовъ, освъщенныхъ карманнымъ фонарикомъ, я понялъ, что, ежели мы къ 8 часамъ въ Хапаранду не поспъемъ, то меня ждетъ тамъ какая-то крупная непріятность. И мои мимико-лангвистическія познанія меня не обманули: дъйствительно, крупной непріятности я избъгъ только потому, что мы прибыли въ Хапаранду въ восемь часовъ безъ десяти минутъ; этихъ десяти минуть хватило ровно на то, чтобы расплатиться съ возницей, нанять носильщика и быстрымъ маршемъ пройти длинный мостъ черезъ пограничную рѣчку, отдѣляющую Хапаранду отъ Торнео. Опоздай я на 10 минутъ, калитка на нашей границъ оказалась бы закрытой, и мнъ, къ довершенію всъхъ удовольствій, пришлось бы вернуться въ Хапаранду.

Съ какимъ умиленіемъ, загодя, думали мы съ женой о томъ счастливомъ мгновеніи, когда послѣ трехмѣсячнаго скитанія, мы увидимъ на границѣ первое родное лицо русскаго жандарма, встрѣтимъ русскую предупредительность, ласковое, доброжелательное отношеніе къ плѣнникамъ, возвращающимся въ родныя палестины. Пришлось и на сей

разъ горько разочароваться.

Когда я подошель къ калиткъ въ концъ моста, то, къ величайшему моему изумленію, встрътилъ на мосту жену. Пріъхавъ много раньше меня, она, измученная, часа полтора ждала меня подъ дождемъ, на холоду. Почему на мосту, а не въ караульной избъ, котя бы? Подобное гостепріимство пограничнаго начальства было бы болѣе, чъмъ понятно. Да по той простой причинъ, что, еле успъвъ усадить жену на пристани въ автомобиль, я не успълъ передать ей паспорта, въ которомъ она была прописана вмъстъ со мной, а безъ предъявленія паспорта строгій стражъ, несмотря на всъ мольбы и увъренія жены и ея спутниковъ, что я ъду слъдомъ, не позволилъ ей перешагнуть порога калитки.

Ровно въ 8 часовъ калитка была заперта Бъдный нашъ сопутчикъ, сожитель по пансіону фрейлейнъ Марты, г. П—те, съ которымъ мы совершили вмъстъ весь долгій путь, ъхавшій съ пристани слъдомъ за мной, оказался лишеннымъ счастья перешагнуть границу.

— А какъ же будетъ со всъми остальными нашими русскими, возвращающимися изъплъна? — полюбопытствовалъ я. — Въдь ихъ много. И среди нихъ — дамы, дъти, больные и

старики.

— Такъ что, придется вернуться въ Хапаранду, —послъдовалъ спокойный отвътъ. —Раньше пущали всю ночь. Теперь не велъно.

— Почему?

— Не велѣно. Сколько уже васъ десятковъ тысячъ прошло. Теперь остатки.

— Что жъ, жаль стало для остатковъ-то держать калитку

подольше отворенной?

— Наше дъло подневольное.

Легко себъ представить тяжелое разочарованіе и недоумъніе нашихъ злосчастныхъ товарищей, когда, дойдя до родной границы, они, усталые, голодные, продрогшіе, должны были убъдиться, что входъ на русскую землю имъ заказанъ потому, что пробило 8 часовъ, что раньше "сколько десятковъ тысячъ прошло", а теперь просто "не велъно"...

А все-таки, какъ пріятно было увидать родное, русское лицо въ знакомой формъ, какъ невыразимо сладостно было, послъ долгаго плъна, переступить границу милой, родной земли. Переступая ее, я невольно благоговъйно снялъ шляпу. Да, воистину: "и дымъ отечества намъ сладокъ и

пріятенъ"...

На вокзалѣ, гдѣ мы поспѣшили запастись спальными мѣстами, обогрѣлись и обсушились и затѣмъ въ мѣстной гостинницѣ, куда мы поѣхали скоротать за ужиномъ тѣ нѣсколько часовъ, что оставались до отхода поѣзда,—мы встрѣтили знакомыхъ, прибывшихъ въ этотъ день засвѣтло на автомобилѣ изъ Карунги. Они не могли нахвалиться удобствомъ и пріятностью этого своего путешествія.

Но къ намъсудьба оказалась еще милостивой. Тутъ же мы встрътили товарищей по Ростоку, которые двумя днями раньше насъ вышли на пароходъ изъ Люлео и лишь теперь добрались въ Торнео. Оказалось, что пароходъ развозилъ по шхерамъ товары и удосужился поэтому доползти

до Торнео лишь на исходъ вторыхъ сутокъ.

Въ ожидательной комнатъ на вокзалъ, куда мы пріъхали за часъ до отхода поъзда, мы застали тяжелую картину: на голомъ полу, подложивъ, вмъсто подушекъ, локти подъ головы, спало польское семейство, состоявщее изъ мужа, жены и троихъ ребятъ малъ-мала меньше. Такъ спали они тутъ уже цълую недълю. Несчастные возвращались кружнымъ

путемъ черезъ Англію. По пути изъ Англіи въ Швецію пароходъ ихъ наткнулся на нѣмецкую мину. Всѣ пассажиры кромѣ нихъ погибли. Сами они чудомъ уцѣлѣли, дождавшись на медленно погружавшемся суднѣ прихода рыбацкихъ

шлюпокъ, которыя ихъ и сняли.

Поъздъ нашъ отошелъ въ 3 часа ночи. До Петрограда путь изъ Торнео не близкій: намъ предстояло вхать почти двое сутокъ; но въ бесъдахъ съ попутчиками время это промелькнуло незамътно. Изъ путевыхъ бесъдъ мы постепенно узнавали такія новости, о которыхъ въ плѣну и понятія не имъли. Такъ оказалось, что нъмцы не только не одерживали надъ нами тъхъ непрерывныхъ героическихъ побъдъ, о которыхъ съ начала войны трубили нъмецкія газеты, а что, напротивъ, именно мы преисправно все время колотили нъмцевъ. Оказалось также, что, вопреки настойчивымъ сообщеніямъ нъмецкихъ газетъ, въ Россіи не только не было революцій, возмущеній, террористическихъ актовъ, а, напротивъ, вся страна пережила небывалый духовный подъемъ, сплотилась въ единодушномъ порывъ, забывъ всъ партійные счеты и раздоры. И по мъръ того, какъ мы подъъзжали къ Петрограду, новые пассажиры, въ особенности изъ числа военныхъ, подсъвшихъ въ Выборгъ, дълились послъдними полученными новостями о славныхъ нашихъ бранныхъ дълахъ, и, слушая ихъ, сердце радовалось чрезвычайно, тревоги стихали, охватывало непередаваемое воодушевленіе.

Въ Бълоостровъ, когда, послъ таможеннаго досмотра вещей, мы направились въ буфетъ, насъ ждалъ тамъ осо-

бенно пріятный сюрпризъ.

Вопреки обыкновенію, возл'в стойки не видно было густой толпы пассажировъ, жадно протягивающихъ руки къ "пивку" и "водочкъ", со стойки исчезла традиціонная баттарея бутылокъ, и пивные краны бездъйствовали. Не было обычной давки, немногочисленные пассажиры чинно и скромно жевали бутерброды, запивая ихъ содовой водой или клюквеннымъ квасомъ.

— Что сей сонъ обозначаетъ? — спросилъ я буфетчика, красноръчивымъ жестомъ указывая на пустую стойку.

— Запрещено, — былъ мрачный отвътъ.

Да, ну! Давно ли?Съ начала войны.

— И что же, совсъмъ, навсегда?

Угрюмо пожавъ плечами и затаивъ тяжелый вздохъ, буфетчикъ отвернулся. Но стоявшій рядомъ со мной словоохотливый полковникъ, съ которымъ я только что познакомился въ вагонъ, поторопился—и, видимо, съ большимъ удовольствіемъ— удовлетворить мое любопытство.

— Да развъ вы еще не знаете? Запретъ положенъ пол-

ный, казенныя лавки закрыты.

Этого я, признаться, не ожидаль! Правда, еще въ Сток-

гольмъ приходилось мелькомъ слышать, будто въ Россіи предположено прекратить торговлю спиртными напитками, но я никакъ не предполагалъ, что побъда надъ зеленымъ зміемъ свершится такъ неожиданно-быстро. Эту великую побъду, равно, какъ и другія наши побъды, нъмецкія газеты, разумъется, старательно замалчивали. И невольно подумалось о тъхъ колоссальныхъ послъдствіяхъ, которыми чревато было это событіе неимовърно-важнаго культурнаго значенія въ исторіи нашей родины.

Еще короткій часъ взды — и мы въ Петроградъ. На вокзаль встрьча съ близкими, радостныя поздравленія, раз-

спросы, разсказы.

И вотъ, наконецъ, мы дома. Дома!.. Какія непередаваемо-

отрадныя впечатльнія!

Какъ кажется страннымъ, что я такъ много пережилъ, измѣнился, а тутъ, въ этомъ "дома", составляющемъ какъ бы часть моего существа, ничто, ничто не измѣнилось. Вотъ кабинетъ, гдъ—будто я только вчера отсюда вышелъ— ждетъ меня обычный

.... плънительный, любимый За письменнымъ столомъ вседневный трудъ ....

Знакомая стопка приготовленныхъ для просмотра дъловыхъ бумагъ и рукописей, книга, недочитанная передъотъвздомъ, заложенная карандашомъ и, вдругъ, дъловой телефонный звонокъ. Все по старому, точно я не увзжалъ,

точно не промелькнули эти страшные три мъсяца.

И невольно подумалось: такъ же быстро промелькнетъ вся жизнь, такъ же незамътно уйдемъ мы и уйдутъ многія наши нисходящія покол'внія, а міръ по прежнему будетъ стоять въ своей спокойной въчной неизмъняемости. Мгновеніемъ, въ сравненіи съ въчностью, мелькнетъ и эта страшная война, забудутся когда-нибудь ея кровавыя оргіи. Но забудутся внъшнія ужасы войны, слъдъ же значенія моральнаго она въ жизни міра оставитъ въчный, ибо война наша-борьба не за бытіе физическое, а за духовное преобладаніе націи, могучей духомъ, совъстью, честью, надъ ничтожнымъ въ этомъ смыслъ врагомъ, съ котораго уже совлечены пресловутыя культурныя одежды, обнажившія его духовную нищету. Война эта, великая по своему моральному значенію и сопряженнымъ съ нею событіямъ, показала, что будущеенаше, ибо мы отнынъ и до въка народъ-богоносецъ, народъ-хранитель Христовыхъ завътовъ, этихъ единыхъ извъчныхъ основъ дъйствительной культуры, которые германцы, въ погонъ за мишурными благами внъшней культуры, забыли и дерзко попрали.

Во вступленіи къ настоящимъ запискамъ я сказалъ, что факты, въ нихъ излагаемые, блѣднѣютъ въ сравненіи съ ужасами войны. Конечно, это такъ. Но все имѣетъ свою мѣру. То, что пережили мы, мирные люди, курортные гости германцевъ, въ плѣну у нихъ, не менѣе доказательно въ отношеніи познанія нашего врага съ его своеобразной культурой, чѣмъ кровавые ужасы, переживаемые нашими братьями на полѣ брани. Тутъ познается "культурный" нѣмецъ— "рыцаръ"-воинъ, тамъ познали мы его въ обстановкѣ болѣе или менѣе мирной жизни. Сопоставленіе тѣхъ и другихъ впечатлѣній дорисовываетъ картину.

Въ своихъ запискахъ я не привелъ разительныхъ фактовъ, мои наблюденія, можетъ быть, мелочны, но они правдивы и объективны. Въ этомъ отношеніи они, быть можетъ.

представять нъкоторый интересъ.

Въ заключеніе, нъсколько строкъ послъсловія. Нъмцы говорять: не только русскіе страдали въ плѣну въ Германіи, не легко, молъ, живется и нъмцамъ, разселеннымъ по окраиннымъ русскимъ городамъ. Возражу слъдующее: во первыхъ, мы, съ врожденной намъ "жалостливостью", никогда не смогли бы проявить по отношенію къ мирнымъ нъмцамъ той холодной жестокости, того безсердечія, которыя они проявляли въ отношени насъ. Мы знаемъ, какъ живется нъмцамъ въ нашихъ окраинныхъ городахъ, какъ сердобольные мъстные жители ухаживають за ними, увеселяють, утвшають. Возможно, конечно, что въ отдъльныхъ случаяхъ внъшнія условія жизни нъмцевъ, выселенныхъ изъ центральныхъ городовъ на окраины, суровы. Но надо вспомнить, что въдь мы были курортными гостями германцевъ. Натажая къ нимъ на курортную побывку, мы ежегодно неимовърно ихъ обогащали. Передъ войной мы бъжали, но насъ предательски схватили. Нъмцы же, т. е., разумъю, - германскіе подданные, нарочито прівзжали къ намъ, чтобы обогащаться за нашъ счетъ, прочно селились въ Россіи, жили припъваючи, какъ могли эксплоатировали насъ, являясь тайными агентами германскаго правительства, шпіонами, щедрыми жертвователями на нужды германской арміи, членами знаменитаго пангерманскаго союза, подготовлявшими войну. И когда, съ началомъ войны, намъ пришлось честью просить ихъ вернуться въ свой фатерляндъ, многіе изъ нихъ увхать отъ насъ не поторопились: ужъ больно хорошо прижилось имъ въ радушной Россіи.

Вотъ въ чемъ разница, которую не мъшаетъ помнить...

Dav sälfifik Reinflangsforioge, Radaltining Hisolaris Gergiewskey, 41 Finfor velt, vint Wilna, nour fire angefalten, ift authoffen inn ab fuft fainer Abraifa über Gehweden must Rufsland night antyrogen Rostock Ha, den 4. Oktober 1914

Свидътельство, выданное ростокской полиціей на право вы взда черезъ Швецію въ Россію.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

| · ·                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Вићсто предисловія.                                       | Стр. |
| l. Передъ грозой •                                        | 4    |
| II. Бъгство                                               | 10   |
| III. Ловушка                                              | 14   |
| IV. Тюрьма въ школъ                                       | 19   |
| V. Недъля въ загородномъ кафе-шантанъ                     | 43   |
| VI. Страшная ночь                                         | 49   |
| VII. Изъ кафе-шантана—въ загородный ресторанъ             | 56   |
| VIII. Патрістическіе концерты, "Коль славенъ", "Червячки" | 68   |
| IX. Счастье "стариковъ" и дамъ                            | 72   |
| Х. На свободу въ Ростокъ!                                 | 78   |
| XI. Въ пансіонъ фрейлейнъ Марты                           | 84   |
| XII. Своеобразные паціенты                                | 90   |
| XIII. Отъвздъ                                             | 99   |
| XIV. Въ "Съверной Венеціи". Черезъ Торнео домой .         | 106  |



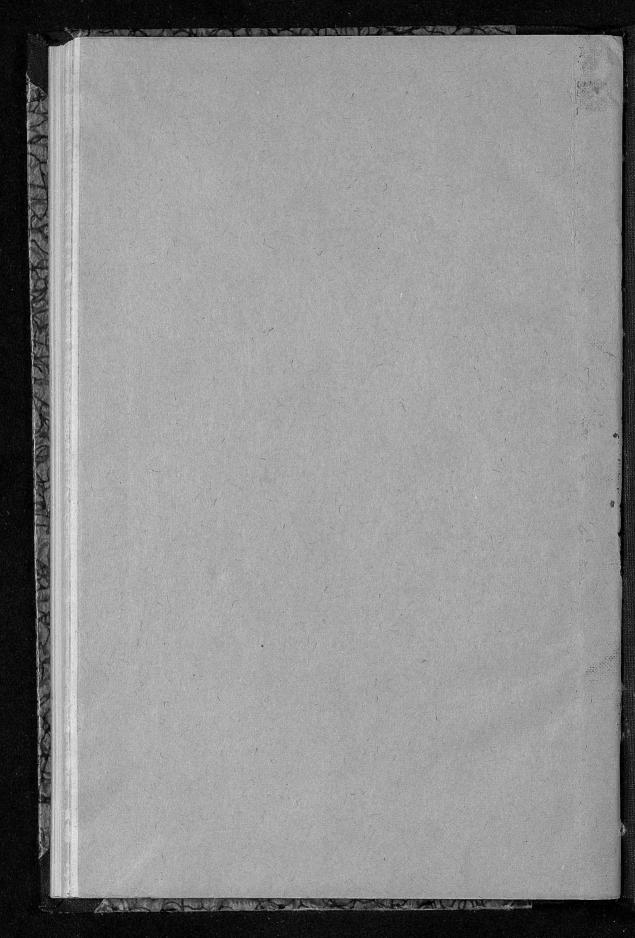

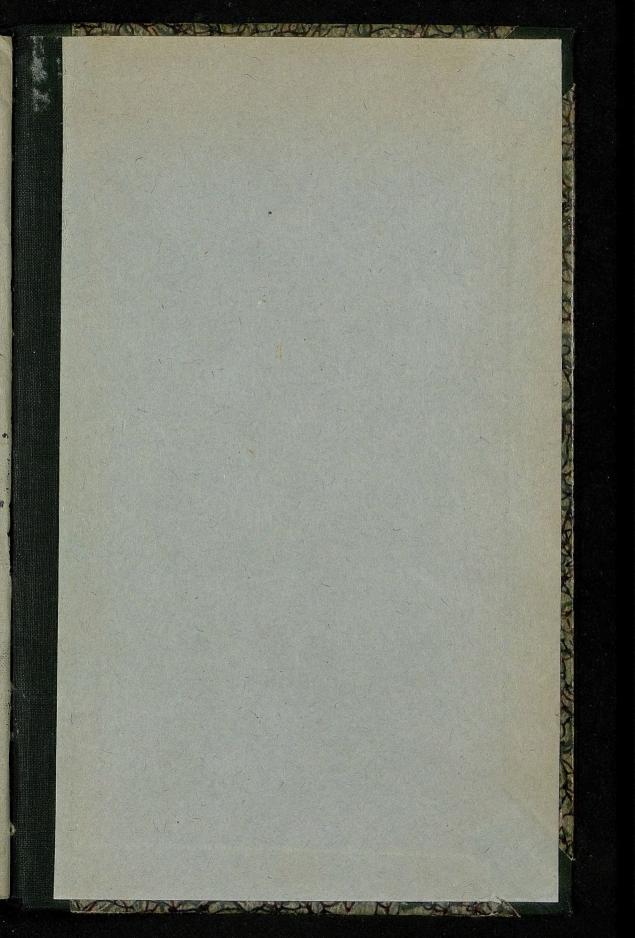

